

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



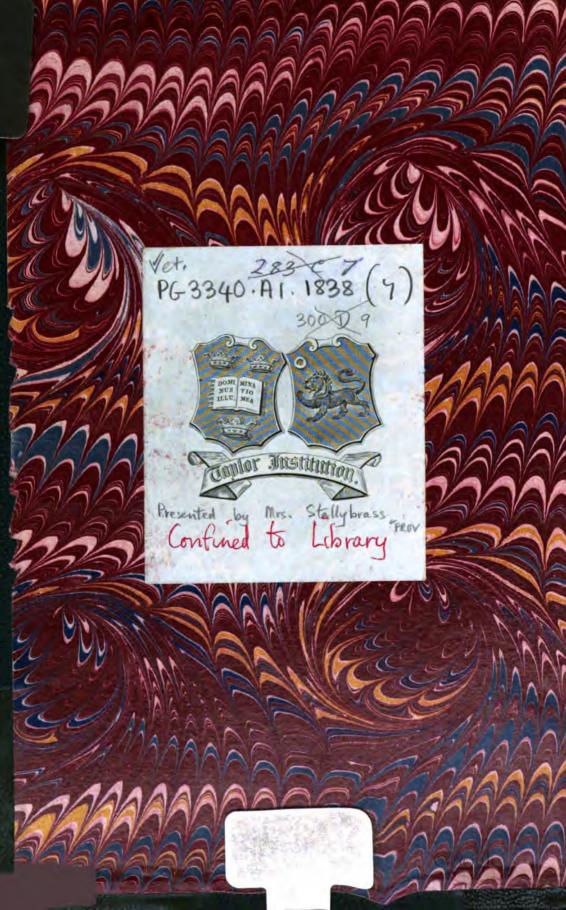



## сочиненія а. пушкина.

VII.

# сочиненія

Аблександра Поушкина.

томъ сельмой.

### CAHRTHETEPBYPTB.

ВЪ ТИПОГРАФІИ ЭКСПЕДИЦІЯ ЗАГОТОВЛЕНІЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ВУМАГЪ.

MDCCCXXXVIII.



#### HETATATE HOSBOARETCE,

сь тыть, чтобы по напечетанів представлено было въ Ценсурный Комитеть узаконовное число экземпляровь. С. Петербургь, 3 Апрыля 1838.

Ценсоръ Никитенко.

HOBECTM.

# пиковая дама.

### пиковая дама.

Пиковая дама означаеть тайную педоброжелательность.

Herriman salamenuan yunun

I.

А въ менастиме дин
Собирались оми
Часто;
Глуди — Богь икъ прости! —
Оть 30
На 100,
И выспункваль
И отлисьмеди
Надоль.
Такъ, из менастиме дин,
Заминались ощи
Аллесь.

Однажды играли въ карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незамѣтно; съли ужинать въ пятомъ часу утра. Тѣ, которые остались въ выигрышѣ, ъли съ большимъ апетитомъ; прочіе, въ разсъянности, сидѣли передъ пустыми своими приборами. Но шампанское явилось, разговоръ оживился, и всѣ приняли въ немъ участіе.

«Что ты сдълаль, Суринь? спросиль хозяинь.

- Проиграль, по обыкновеню. Надобно признаться, что я несчастливь: играю мирандолемь, никогда не горячусь, ничьмъ меня съ толку не собъещь, а все проигрываюсь!
- «И ты ни разу не соблазнился? ни разу не поставилъ на *руте?*...Твердость твоя для меня удивительна.
- А каковъ Германнъ! сказалъ одинъ изъ гостей, указывая на молодаго инженера: отъ роду не бралъ онъ карты въ руки, отъ роду не загнулъ ни одного пароли, а до пяти часовъ сидитъ съ нами, и смотритъ на нашу игру!
- «Игра занимаеть меня сильно, сказаль Германнь: но я не въ состояніи жертвовать необходимымъ въ надеждѣ пріобрѣсти излишнее.
- Германнъ Нъмецъ: онъ расчетанвъ, вотъ и все! замътилъ Томскій. А если кто для меня непонятенъ, такъ это моя бабушка, графиня Анна Өедотовна.
  - «Какъ? что? закричали гости.
- Не могу постигнуть, продолжаль Томскій: какимъ образомъ бабушка моя не понтируеть!
- «Да что жъ туть удивительнаго, сказалъ Нарумовъ, что осьмидесятильтняя старуха не понтируеть?
  - Такъ вы ничего про нее не знаете?
  - «Ивтъ! право, ничего!

— О, такъ послушайте! Надобно знать, что бабушка моя, льть шестьдесять тому назадь, вздила въ Парижъ, и была тамъ въ большой модв. Народъ бъгаль за нею, чтобъ увидъть la Vénus moscovite; Ришелье за нею волочился, и бабушка увъряеть, что онь чуть-было не застрълился отъ ея жестокости. Въ то время дамы играли въ фараонъ. Однажды при дворв она проиграла на слово герцогу Орлеанскому что - то очень много. Прівхавъ домой, бабушка, отлепливая мушки съ лица и отвязывая фижмы, объявила дедушке о своемъ проигрышь, и приказала заплатить. Покойный дедушка, сколько я помню, быль родь бабушкина дворецкаго. Онъ ее боялся, какъ огня; однако, услышавъ о такомъ ужасномъ проигрышь, онъ вышель изъ себя, принесь счеты, доказаль ей. что въ полгода они издержали полиилліона, что подъ Париженъ нътъ у нихъ ни Подмосковной, ни Саратовской деревни, и начисто отказался оть платежа. Бабушка дала ему пощечину, и легла спать одна, въ внакъ свой немилости. На другой день она вельла позвать мужа, надъясь, что домашнее наказаніе надъ нимъ подъйствовало, но нашла его непоколебимымъ. Въ первой разъ въ жизни она дошла съ нимъ до разсужденій и объясненій; думала усовъстить его, снисходительно доказывая, что долгъ долгу розь, и что есть раз-

ница между принцемъ и каретикомъ. — Кула! двдушка бунтоваль. Неть, да и только! Вабушка не знала, что делать. Съ нею быль коротко внакомъ человъкъ очень замъчательный. Вы слышали о графъ Сенъ-Жериенъ, о которомъ расказывають такь много чудеснаго. Вы знасте, что окъ выдаваль себя за въчнаго жида, за изобрътателя жизнениаго эликсира и философскаго камия, и прочан. Надъ нинъ смелянсь, какъ надъ паравтаномь, а Казанова въ своихъ Запискахъ говорить. что онъ быль шиюнь; впрочень Сень-Жериень, не смотря на свою такиственность, нивль очень почтенную наружность, и быль въ обществъ человыкь очень любезный. Вабуніка до сихъ поръ любить его безь намити, и сердится, если говорить объ немъ съ неуважениемъ. Вабунка зназа, что Сенъ-Жериенъ могъ располагать большими деньгани. Она ръшилась къ нему ирибъгнуть. Написала ему записку, и просила немедленно къ ней прівхать. Старый чудавь явился тотчась, и засталь ее въ ужасномъ горъ. Она описала ему самыми черными красками варварство мужа, и скавала наконець, что всю свою надежду полагаеть на его дружбу и любезность. Сень-Жермень задумался. «Я могу ванъ услужить этой сунною,» сказаль онъ, «но знаю, что вы не будете спокойны, пока со мною не расплатитесь, а я бы не желаль вводить вась въ новыя хлопоты. Есть другое средство: вы можете отыграться. — Но, любезный графъ, отвъчала бабушка, и говорю вамъ, что у насъ денекъ вовсе пътъ. — «Деным тутъ не нужны,» возразилъ Семъ-Жерменъ: «извольте меня выслушать.» Тутъ онъ открылъ ей тайну, за которую всякой изъ масъ дорого бы далъ....

Молодые игроки удвоили вниманіе. Томскій закуриль трубку, затинулся, и продолжаль.

— Въ тотъ же саной вечерь бабунка явилась въ Версали, ан јен de la reine. Герногъ Орлеанскій металь; бабунка елегка навинилась, что не привезла своего долга, въ оправданіе сплела маленькую жегорію, и стала противъ него понтировать. Она жыбрала три карты, поставила ихъ одну за друтою: всіз три выиграли ей соника, и бабунка отыгралась совершенно.

Случай! спаваль однив изъ гостей.

Сказка! заявтиль Германия.

Можеть статься, порошвовыя карты! подхватиль третій.

- Не думаю, отвъчаль важно Томскій.
- «Какъ, сказалъ Нарумовъ: у тебя есть бабушка, которая угадываетъ три карты сряду, а ты до сихъ поръ не перенялъ у ней ея кабалистики?
- Да, чорта съ два! отвъчаль Томскій: у нея было четверо сыновей, въ томъ числь и мой отець; всъ

трое отчанные игроки, и ни одному не открыла она своей тайны, хоть это было бы не худо для нихъ, и даже для меня. Но вотъ что мив раскавываль дядя, графъ Иванъ Ильичь, и въ чемъ онъ меня увъряль честью. Покойный Чаплицкій, тоть самый, который умерь въ нищеть, промотавъ милліоны, однажды въ молодости свой проиграль помнится Зоричу — около трехъ сотъ тысячь. Онъ быль въ отчаннін. Бабушка, которая всегда была строга къ шалостянъ молодыхъ людей, какъто сжалилась надъ Чаплицкимъ. Она дала ему три карты, съ темъ, чтобъ онъ поставиль ихъ одну за другою, и взяла съ него честное слово впредь уже никогда не играть. Чаплицкій явился къ своему нобъдителю: они съли играть. Чаплицкій поставиль на первую карту пятьдесять тысячь, и вынграль соника; загнуль пароли, нароли - не -отыградся, и остадся еще въ выигрышв ....

Однако пора спать: уже безъ четверти шесть. Въ самомъ дѣлѣ, ужъ разсвѣтало: молодые люди допили свои рюмки, и разъѣхались. II.

 Il parait que monsieur est décidément quer les suivantes.
 Que voulez-vous, madame? Eiles sont plus fraiches.

Септскій разгосори.

Старая графиня \*\*\* сидъла въ своей уборной передъ зеркаломъ. Три дъвушки окружали ее. Одна держала банку румянъ, другая коробку со шпильками, третья высокій чепецъ съ лентами огненнаго цвъта. Графиня не имъла ни малъйшаго притязанія на красоту давно увядшую, но сохраняла всѣ привычки своей молодости, строго слъдовала модамъ семидесятыхъ годовъ, и одъвалась такъ же долго, такъ же старательно, какъ и шестъдесять лѣтъ тому назадъ. У окошка сидъла за пяльцами барышня, ея воспитанница.

Здравствуйте, grand' maman, сказаль, вошедши, молодой офицерь.' Bon jour, mademoiselle Lise. Grand'maman, я къ вамъ съ просъбою.

- Что такое, Paul?

- «Позвольте вамъ представить одного изъ моихъ пріятелей, и привезти его къ вамъ въ пятницу на балъ.
- Привези его прямо на балъ, и тутъ мнв его и представищь. Былъ ты вчерасъ у \*\*\*?
- «Какъ же! очень было весело; танцевали до пяти часовъ. Какъ хороша была Елецкая!
- И, мой милый! Что въ ней хорошаго? Такова ли была ея бабушка, княгиня Дарья Петровна?... Кстати: я, чай, она ужъ очень постаръла, княгиня Дарья Петровна?

«Какъ, постарвла? отвъчаль разсвянно Тоискій: она льть семь какъ умерла.

Барышня подняла голову, и сдёлала знакъ молодому человъку. Онъ вспомнилъ, что отъ старой графини таили смерть ея ровесницъ, и закусилъ себъ губу. Но графиня услышала въсть, для нея новую, съ большимъ равнодушіемъ.

— Умерла! сказала она: а и и не знала! Мы вивств были пожалованы во фрейлины, и когда мы представились, то Государыня.....

И графиня въ солый разъ расказала внуку свой анекдотъ.

— Hy, Paul, сказала она потоиъ: теперь помоги мнв встать. Лизанька, гдв мон табакерка? И графиня со своими дівушками пошла за ширмами оканчивать свой туалеть. Томскій остался сь барышнею.

- «Кого это вы хотите представить? тихо спро-
  - Нарумова; вы его знаете?
  - «Нъть! Онъ военный, или статскій?
  - Военный.
  - «Инженеръ?
- Нътъ! кавалеристъ. А почену вы дунали, что онъ инженеръ?

Варышня засміялась, и не отвінала ни слова.

- «Paul! закричала графиня изъ за ширмъ: пришли инъ какой нибудь новый романъ, только, пожалуйста, не изъ нынъшнихъ.
  - Какъ это, grand'-maman?
- «То есть, такой романь, гдв бы герой не давиль ни отца, ни матери, и гдв бы не было утопленныхъ тъль. Я ужасно боюсь утопленниковъ!
- Такихъ романовъ нынче нъть. Не хотите ди развъ Русскихъ?
- «А развів есть Русскіе романы?... Пришли, батюніка, пожалуйста пришли!
- Простите, grand'-maman: я спѣшу....Простите, Лизавета Ивановна! Почему же вы думали, что Нарумовъ инженеръ?

И Томскій вышель изъ уборной.

Tom VII.

Анзавета Ивановна осталасъ одна: она оставила работу и стала глядъть въ окно. Вскоръ на одной сторонъ улицы изъ-за угольнаго дома показался молодой офицеръ. Румянецъ покрылъ ея щеки: она принялась опять за работу, и наклонила голову надъ самой канвою. Въ это время вошла графиня, совсъмъ одътая.

 Прикажи, Лизанька, сказала она, карету закладывать, и повдемъ прогуляться.

**Ли**занька встала изъ-за пилецъ и стала убирать свою работу.

- Что ты, мать моя! глуха, что-ли! закричала графиня. Вели скорви закладывать карету.
- «Сейчасъ! отвъчала тихо барышня, и побъжала въ переднюю.

Слуга вошель, и подаль графинв книги отъ килзя Павла Александровича.

- Хорошо! Влагодарить, сказала графиня. Лизанька, Лизанька! да куда жъ ты бъжищь?
  - «Одвваться.
- Успъешь, матушка. Сиди здъсь. Раскрой-ка первый томъ; читай вслухъ....

Барышня взяла книгу, и прочла нъсколько строкъ.

— Гроиче! сказала графиня. Что съ тобою, мать моя? съ голосу спала, что ли?... Погоди подвинь мив скамеечку; ближе... ну!

Дазавета Ивановна прочла еще двъ страницы. Графиня зъвнула.

--- Брось эту книгу, сказала она: что за вздоръ! Отоным это книжо Павлу, и вели благодарить: . . . Да что-жъ карета? . . .

Карета готова, сказала Лизавета Ивановна, вегляшувъ на улицу.

— Чтожъ ты не одъта? сказала графини: всегда надобно тебя ждать! Это, матушка, месносмо.

Лиза побъжала въ свою комнату. Не проиде двухъ минутъ, Графиия начала звонить изо всей мочи. Три дъвушки вбъжали въ одну дверь, а камердинеръ въ другую.

— Что это васъ не докличенься? сказала имъ Графиня. Сказать Аязаветь Ивановив, что и ее жду.

Анзавета Ивановна вошла въ капотъ и въ плянкъ.

- Наконенъ, мать моя! свазала графина. Что ва наряды! Зачъмъ это?... кого прельщать?.. А накова погода? — кажется, вътеръ.
- «Никакъ нътъ-съ, ваше сіятельство! очень тихо-съ! отвъчаль намердинеръ.
- Вы всегда говорите наобумъ! Отворите форточку. Такъ и есть: вътеръ! и премододный! Отложить карету! Лизанька, мы не повдемъ: нечего было наряжаться.

И вотъ моя жизнь! подумала Лизавета Ивановна.

Въ самомъ дълъ, Лизавета Ивановна была пренесчастное созданіе. Горекъ чужой хліббь, говорить Данте, и тяжелы ступени чужаго крыльца, а кому и знать горечь зависимости, какъ не бъяной воспитанниць знатной старухи? Графиня \*\*\*, конечно, не имъла влой души; но была своенравна, какъ женщина, избалованная свътомъ, скупа и погружена въ холодный эгонамъ, какъ и всъ старые люди, отлюбившіе въ свой віжь и чуждые настоящему. Она участвовала во всехъ суетностяхъ большаго свъта; таскалась на балы, гдъ сквъз въ углу, разрумяненная и одетая по старинной модь, какъ уродливое и необходимое украшеніе бальной зады; къ ней съ низкими поклонами подходили пріважающіе гости, какъ по установленному обряду, и потомъ уже никто ею не ванимался. У себя принимала она весь городъ, наблюдая строгій этикеть и не узнавая никого въ лице. Многочисленная челядь ен, разжиръвъ и посьдывь вь ся передней и дывичьей, дылала, что хотьла, наперерывъ обкрадывая умирающую старуху. Лизавета Ивановна была домашней мученицею. Она разливала чай, и получала выговоры ва лишній расходъ сахара; она вслухъ читала романы, и виновата была во всехъ ошибкахъ ав-

Digitized by Google

тора; она сопровождала Княгиню въ ея прогулкахъ, и отвъчала за погоду и за мостовую. Ей было навначено жалованье, которое никогла не доплачивали; а между твиъ требовали отъ нея, чтобъ она одъта была, какъ и всь, то есть, какъ очень немногія. Въ свъть играла она самую жалкую роль. Всв ее знали, и никто не заивчаль; на балахъ она танцовала только тогда, какъ не доставало vis-à-vis, и дамы брали ее подъ руку всякой разъ, какъ имъ нужно было итти въ уборную поправить что-нибудь въ своемъ нарядъ. Она была самолюбива, живо чувствовала свое положеніе, и глядьла кругомъ себя — съ нетерпьніемъ ожидала избавителя; но молодые люди, расчетливые въ вътренномъ своемъ тщеславім, не удостоивали ее вниманія, хотя Лизавета Ивановна была сто разъ милье наглыхъ и холодныхъ невъстъ, около которыхъ они увивались. Сколько разъ, оставя тихонько скучную и пышную гостиную, она уходила плакать въ бъдной своей комнать, гдь стояли ширмы, оклееныя обоями, комодъ, веркальце и крашеная кровать, и гдь сальная свыча темно горвла въ медномъ шандале!

Однажды — это случилось два дни посль вечера, описаннаго въ началь этой повъсти, и за недълю передъ той сценой, на которой мы остановились — однажды Лизавета Ивановна, сидя

подъ оконкомъ за пяльцами, нечанню выглинула на улицу, и увидъла молодаго инженера, стоящаго неподвижно и устремившаго глаза къ ея оконку. Она опустила голову и снова занялась работой; черезъ нять минуть взглянула очять — молодой офицеръ стояль на томъ же мъстъ. Не имъя привычки кокетиячать съ прохожими офицерами, она нерестала глядъть на улицу, и шила около двухъ часовъ, не приноднимая головы. Подали объдать. Она встала, начала убирать свои пяльцы, и, взглянувъ нечаянно на улицу, опять увидъла офицера. Это показалось ей довольно страннымъ. Послъ объда она подошла къ окошку съ чувствомъ нъкотораго безпокойства, но уже офицера не было — и ома про нето забыла....

Дня черезъ два, выходя съ графиней садиться въ карету, она онять его увидѣла. Онъ стояль у самаго подъѣзда, закрывъ лице бобровымъ воротмикомъ: черные глаза его сверкали изъ-подъ мляны. Лизавета Ивановна испугалась, сама не зная чего, и сѣла въ карету съ тренетомъ неизъяснивымъ.

Возвратясь домой, она подбъжала къ окошку — офицеръ стояль на прежненъ мъсть, устремивъ на нее глаза: она отошла, мучась любопытствомъ и волнуемая чувствомъ, для нея совершенно новымъ.

Съ того времени не проходило дня, чтобъ молодой человъкъ, въ извъстный часъ, не являлся подъ окнами ихъ дома. Между имъ и ею учредидись неусловленныя сношенія. Сидя на своемъ мъстъ за работой, она чувствовала его приближепіе — подымала голову, смотръла на него съ каждымъ днемъ долъе и долъе. Молодой человъкъ, казалось, былъ за то ей благодаренъ: она видъла острымъ взоромъ молодости, какъ быстрый румянецъ покрывалъ его блъдныя щеки всякой разъ, когда взоры ихъ встръчались. Черезъ недълю она ему улыбнулась. . . .

Когда Томскій спросиль позволенія представить графинь своего пріятеля, сердце біздной дівушки забилось. Но узнавъ, что Нарумовъ, не инженеръ за конногвардеецъ, она сожальла, что нескромнымъ вопросомъ высказала свою тайну вітреному Томекому.

Германнъ быль сынъ обрусъвшаго Нънца, оставившаго ему маленькій капиталь. Будучи твердо убіждень въ необходимости упрочить свою независимость, Германнъ не касался и процентовь, жиль однимъ жалованьемь, не позволяль себів мальйщей прихоти. Впрочемь, онъ быль скрытенъ и честолюбивь, и товарищи его ръдко имъли случай посмівяться надъ его излишней бережливостью. Онь имъль сильныя страсти и огненное воображеніе, но твердость спасла его оть обыкновенпыхь заблужденій молодости. Такъ, напримърь, будучи въ душь игрокъ, никогда не браль онъ карты въ руки, ибо расчиталь, что его состояніе не позволяло ему (какъ сказываль онъ) жертвовать необлюдимымь въ надежди пріобристи излишнее — а между тъмъ, цълыя ночи просиживаль за карточными столами, и слъдоваль съ ликорадочнымъ трепетомъ за различными оборотами игры.

Анекдоть о трехъ картахъ сильно подвиствоваль на его воображение, и цвлую ночь не выходиль изь его головы. — Что, если, думаль онь на другой день вечеромъ, бродя по Петербургу: что, если старая графиня откроетъ мив свою тайну! — или назначить мнв эти три вврныя карты! Почему жъ не попробовать своего счастія?... Представиться ей, подбиться въ ея милость — пожалуй, сделаться ея любовникомъ; но на все это требуется время, а ей 87 лать; она можеть умерсть черезь неділю, черезь два дня!... Да и самый анекдоть?... Можно ли ему върить?... Нътъ! расчетъ, умъренность и трудолюбіе: воть мои три верныя карты, воть что утроить, усемерить мой каниталь, и доставить мив покой и независимость! — Разсуждая такимъ образомъ, очутнася онъ въ одной изъ гланныхъ улицъ Петербурга, передъ домомъ старинной архитектуры. Улица была заставлена экинажами, кареты одна за другою катились къ освъщенному подъвзду. Изъ каретъ поминутно вытигивались то стройная ножка молодой красавицы,
то гремучая ботфорта, то полосатый чулокъ и
дипломатическій башмакъ. Шубы и плащи мелькали мимо величаваго швейцара. Германнъ остановился.

- Чей это домъ? спросиль онъ у угловаго будочника.
  - Графини \*\*\*, отвъчаль будочникъ.

Германнъ затрепеталъ. Удивительный анекдотъ снова представился его воображенію. Онъ сталъ ходить около дома, думая объ его хозяйкъ и о чудной ея способности. Поздно воротился онъ въ смиренный свой уголокъ; долго не могъ заснуть, и, когда сонъ имъ овладълъ, ему пригръзились карты, зеленый столъ, кипы ассигнацій и груды червонцевъ. Онъ ставилъ карту за картой, гнулъ углы ръшительно, выигрывалъ безпрестапно, и загребалъ къ себъ золото, и клалъ ассигнаціи въ карманъ. Проснувшись уже поздно, онъ вздохнуль о потеръ своего фантастическаго богатства, пошелъ опять бродить по городу, и опять очутился передъ домомъ графини \*\*\*. Невъдомая сила, казалосъ, привлекала его къ нему. Онъ остано-

вился, и сталь смотрыть на ожна. Въ одномъ увидъль онъ черноволосую голову, наклоненную, въроятно, надъ книгой или надъ работой. Головка приподнялась. Германнъ увидъль свъжее личико и черные глаза. Эта минута ръшила его участь.

III.

Vous écrives, mon ange, des lettres de quatre pages plus vite que je ne puis les lire-*Hepenicus*.

Только Лизавета Ивановна успела снять капоть и шляцу, какъ уже графиня послала за нею, и вельла опять подавать карету. Онв пошли садиться. Въ то самое время, какъ два лакея приподняли старуху и просунули въ дверцы, Лизавета Ивановна у самаго колеса увидела своего инженера; онъ схватилъ ея руку; она не могла опомниться отъ испугу, и молодой человыхь исчезь: инсьмо осталось въ ея рукъ. Она спрятала его за нерчатку, и во всю дорогу ничего не слыхала и не видала. Графиня имъла обыкновение поминутно двлать въ кареть вопросы: кто это съ нами встрьтился? — какъ зовуть этотъ мость? — что тапъ написано на вывъскъ? Лизавета Ивановиа на сей равъ отвъчала наобумъ и невпопадъ, и разсердила графицю.

— Что съ тобою сделалось, мать моя! Столбнякъ на тебя нашель, что ли? Ты меня или не слышищь или не понимаещь?...! Слава Богу, я не картавлю, и изъ ума еще не выжила!

Лизавета Ивановна ен не слушала. Возвратись домой, она побъжала въ свою комнату, вынула изъ-за перчатки письмо: оно было незапечатано. Лизавета Ивановна его прочитала. Письмо содержало въ себъ признаніе въ любви: оно было иѣжно, почтительно и слово-въ-слово взято изъ Нѣмецкаго романа. Но Лизавета Ивановна по-Нѣмецки не умъла и была очень имъ довольна.

Однако принятое ею письмо безпокоило ее чрезвычайно. Впервые входила она въ тайныя, тъсныя сношенія съ молодымъ мужчиною. Его дерзость ужасала ее. Она упрекала себя въ неосторожномъ поведеніи, и не знала, что дълать: перестать ли сидъть у окошка, и невниманіемъ охладить въ молодомъ офицеръ охоту къ дальнъйшимъ преслъдованіямъ? — отослать ли ему письмо? — отвъчать ли холодно и ръшительно? Ей не съ къмъ было посовътоваться: у нея не было ни подруги, ни наставницы. Лизавета Ивановна ръшилась отвъчать.

Она свла за письменный столикъ, взяла перо, бумагу, и задумалась. Нъсколько разъ начинала она свое письмо — и рвала его: то выраженія

казались ей слинкомъ снисходительными, то слинкомъ жестокими. Наконецъ ей удалось написать нѣсколько строкъ, которыми она осталась довольна. «Я увѣрена, писала она, что вы имѣете честныя намѣренія, и что вы не хотѣли оскорбить меня необдуманнымъ поступкомъ; но знакомство наме не должно бы начаться такимъ образомъ. Возвращаю вамъ письмо ваше, и надѣюсь, что не буду впредъ имѣть причины жаловаться на незаслуженное неуваженіе.»

На другой день, увидя идущаго Германна, Лизавета Ивановна встала изъ-за пяльцевъ, вышла въ залу, отворила форточку, и бросила письмо на улицу, надъясь на проворство молодаго офицера. Германнъ подбъжалъ, поднялъ его, и вощелъ въ кандитерскую лавку. Сорвавъ печатъ, онъ нашелъ свое письмо, и отвътъ Лизаветы Ивановны. Онъ того и ожидалъ, и возвратился домой, очень занятый своей интригою.

Три дня посль того, Лизаветь Ивановны молоденькая, быстроглазая мамзель принесла записочку изъ модной лавки. Лизавета Ивановна открыла ее съ безпокойствомъ, предвидя денежныя требованія, и вдругъ узнала руку Германна.

— Вы, душенька, ошиблись, сказала она: эта записка не ко мив. «Нѣтъ, точно къ вамъ! отвъчала сивлая дѣвушка, не скрывая лукавой улыбки. Извольте прочитать!

Лизавета Ивановна пробъжала записку. Герпаннъ требовалъ свиданія.

- Не можеть-быть! скавала Лизавета Ивановна, испугавшись и поспъшности требованій, и способу, имъ употребленному. Это мисано върно не ко мнв! — И разорвала письмо въ мелкіе кусочки.
- «Коди письмо не къ вамъ, зачъмъ же вы его разорвали? сказала мамзель: я бы возвратила его тому, кто его послалъ.
- Пожалуйста, душенька! сказала Лизавета Ивановна, вспыхнувъ отъ ея замъчанія: впередъ ко мнъ записокъ не носите. А тому, кто васъ послаль, скажите, что ему должно быть стыдно....

Но Германнъ не унялся. Лизавета Ивановна каждый день получала отъ него письма, то тъмъ, то другимъ образомъ. Онъ уже не были переведены съ Нъмецкаго. Германнъ ихъ писалъ, вдохновенный страстію, и говорилъ языкомъ, ему свойственнымъ: въ нихъ выражались и непреклонность его желаній, и безпорядокъ необузданнаго воображенія. Лизавета Ивановна уже не думала ихъ отсылать: она унивалась ими; стала на нихъ отвъчать — и ея записки часъ отъ часу стано-

вились адинные и ныжные. Наконспъ. она бросила ему въ окошко следующее письмо: «Сегодия баль v \*\*\* cкаго посланника. Графияя тамъ будетъ. Мы останемся часовъ до двухъ. Воть вамъ случай увидьть меня наединь. Какъ скоро графиня увдеть, ен аюди вероятно разойдутся, въ сеняхъ останется пивейцаръ, но и онъ обыкновенно уходить въ свою каморку. Приходите въ половинъ дванадпатаго. Ступайте прямо на ластницу. Коли вы найдете кого въ передней, то вы спросите, дона ли Графиня. Вамъ скажуть неть - и делать нечего, вы должны будете воротиться. Но въроятно вы не встрътите никого. Дъвушки сиаять у себя, всв въ одной комнать. Изъ передней ступайте налвво, идите все прямо до графининой спальни. Въ спальнь за ширмами увидите двъ маленькім двери: справа въ кабинеть, куда графини никогда не входить; слева въ коридоръ, и туть же узенькая витая ластища: она ведеть въ noto konhaty.»

Терманнъ трепеталъ, какъ тигръ, ожидая назначеннаго времени. Въ десять часовъ вечера онъ ужъ стоялъ передъ домомъ графини. Погода была ужасная: вътеръ вылъ, мокрый снъгъ падалъ клопъями; фопари свътились тускло; улицы были пусты. Изръдка тянулся Ванька на тощей клятъ своей, высматривая запоздалаго съдока. Германнъ

стояль въ одномъ скортукъ, не чувствуя ни вътра, ни снъга. Наконецъ графинину карету подали. Германнъ видълъ, какъ лакен вынесли подъ руки сгорбленную старуху, укутанную въ соболью шубу, и какъ восавдъ за нею, въ холодномъ плаще, съ головой, убранною свыжими цвытами, мелькичла ен воспитанница. Дверцы захлопнулись. Карета тяжело покатилась по рыхлому снегу. Швейцаръ заперъ двери. Окна померкан. Германнъ сталь ходить около опуствинаго дома; онъ подощель къ фонарю, взглянулъ на часы, было двадиать минуть двенадцатаго. Онь остался подъ фонаремъ, устремивъ глаза на часовую стрваку и выжидая остальныя минуты. Ровно въ половинь двъналпатаго Германнъ ступилъ на графинино крыльно и взошель въ яркоосвъщенныя съни. Швейцара. не было. Германнъ взбъжалъ по льстниць, отвориль двери въ переднюю, и увидаль слугу, спяшаго подъ лампою, въ старинныхъ, запачканныхъ креслахъ. Легкимъ и твердымъ шагомъ Германнъ прошель мимо его. Зала и гостиная были темны. Лампа слабо освъщала ихъ изъ передней. Германнъ вошель въ спальню. Передъ кивотомъ, наполненнымъ старинными образами, теплилась волотая лампада. Полинялыя штофныя кресла и диваны съ пуховыми подушками, съ сошедшей поволотою, стояли въ печальной симметріи около стінь,

обитыхъ китайскими обоями. На стене вискли два портрета, писанные въ Парижв М° Lebrun. Одинъ изъ нихъ изображалъ мужчипу льтъ сорока, румянаго и полнаго, въ свътлозеленомъ мундиръ и со звіздою; другой, молодую красавицу съ орлинымь носомь, съ зачесанными висками и съ розою въ пудренныхъ волосахъ. По всемъ угламъ торчали фарфоровыя настушки, столовые часы работы славнаго Leroy, коробочки, рулетки, ввера и разныя дамскія игрушки, изобратенныя въ конца минувшаго стольтія вмысть съ Монгольфьеровымъ шаромъ и Месмеровымъ магнетизмомъ. Германнъ пошель за ширмы. За ними стояла маленькая жельзная кровать; справа находилась дверь, ведущая въ кабинетъ; слева, другая въ коридоръ. Германнъ ее отворилъ, увидълъ узкую, витую льстницу, которая вела въ комнату бъдной воспитанницы.... Но онъ воротился и вошель въ темный кабинетъ.

Время шло медленно. Все было тихо. Въ гостиной пробило двънадцать — и все умолкло опять. Германнъ стоялъ, прислонясъ къ колодной печкъ. Онъ былъ спокоенъ; сердце его билосъ ровно, какъ у человъка, ръшившагося на что-нибудь опасное, но необходимое. Часы пробили первый и второй часъ утра — и онъ услышалъ дальній стукъ кареты. Невольное волненіе овладъло имъ. Карета

подъёхала и остановилась. Онъ услышаль стукъ опускаемой подножки. Въ домѣ засуетились. Люди побѣжали, раздались голоса и домъ освѣтился. Въ спальню вбѣжали три старыя горничныя, и графиня, чуть живая, вошла, и опустилась въ вольтеровы кресла. Германнъ глядѣлъ въ щелку: Лизавета Ивановна прошла мимо его. Германнъ услышаль ея торопливые шаги по ступенямъ ея лѣстицы. Въ сердцѣ его отозвалось нѣчто похожее на угрызсніе совѣсти, и снова умолкло. Онъ окаменѣлъ.

Графиня стала раздъваться передъ зеркаломъ. Откололи съ нея чепецъ, украшенный розами; снили напудренный парикъ съ ея сѣдой и плотно остриженой головы. Булавки дождемъ сыпались около нея. Желтое платье, шитое серебромъ, упало къ ея распухлымъ ногамъ. Германнъ былъ свидътелемъ отвратительныхъ таинствъ ся туалета: наконецъ, графиня осталась въ спальной кофтъ и ночномъ чепцъ: въ этомъ нарядъ, болье свойственномъ ея старости, она казалась менъе ужасна и безобразна.

Какъ и всѣ старые люди вообще, графини страдала безсонницею. Раздѣвшись, она сѣла у окна въ вольтеровы кресла, и отослала горничныхъ. Свѣчи вынесли, комната опять освѣтилась одною лампадою. Графиня сидѣла вся желтая,

шевели отвислыми губами, качансь направо и нальво. Въ мутныхъ глазахъ ен изображалось совершенное отсутствіе мысли; смотря на нее, можно было бы подумать, что качаніе страшной старухи происходило не отъ ен воли, но по дійствію скрытаго галванизма.

Вдругъ это мертвое лице измънилосъ неизъиснию. Губы перестали шевелиться, глаза оживились: передъ графинею стоилъ незнакомый мужчина.

— Не пугайтесь, ради Бога, не пугайтесь! сказаль онъ внятнымъ и тихимъ голосомъ. Я не имъю намъренія вредить вамъ; я пришель умолять вась объ одной милости.

Старуха молча смотрвла на него и, казалось, его не слыхала. Германъ вообразиль, что она глуха, и наклонясь надъ самымъ ея ухомъ повторилъ ей то же самое. Старуха молчала попрежнему.

— Вы можете, продолжаль Германнъ, составить стастіе моей жизни, и оно ничего не будеть вамь стоить: я знаю, что вы можете угадать три карты сряду.....

Германъ остановился. Графини, казалось, поняла, тего отъ нея требовали; казалось, она искала словъ для своего отвъта.

«Это была шутка, сказала она наконець: клинусь вань, это была шутка! — Этимъ нечего шутить, возразиль сердито Германнъ. Вспомните Чаплицкаго, которому помогли вы отыграться.

Графина видимо смутилась. Черты ея изобразили сильное движеніе души, но она скоро впала въ прежнюю безчувственность.

— Можете ли вы, продолжалъ Германнъ, назначить мнъ эти три върныя карты?

Графиня молчала; Германъ продолжаль:

— Для кого вамъ беречь вашу тайну? Для внуковъ? Они богаты и безъ того; они же не знають и цвны деньгамъ. Моту не помогуть ваши три карты. Кто не умъетъ беречь отцовское наслъдство, тотъ все - таки умретъ въ нищетъ, не смотря ни на какія демонскія усилія. Я не мотъ; я знаю цвну деньгамъ. Ваши три карты для меня не пропадуть. Ну!....

Онъ остановился, и съ трепетомъ ожидалъ ся отвъта. Графиня молчала; Германъ сталъ на кольни.

— Если когда-нибудь, сказаль онъ, сердце ваше знало чувство любви, если вы помните ея восторги, если вы хоть разъ улыбнулись при плачь новорожденнаго сына, если что нибудь человъческое билось когда-нибудь въ груди вашей, то умолию васъ чувствами супруги, любовницы, матери, всъмъ, что ни есть свитаго въ жизни, не откажите мнъ въ моей просьбь! откройте мнъ вашу тайну! что

вамъ въ ней?... Можетъ-быть, она сопряжена съ ужаснымъ гръхомъ, съ пагубою въчнаго блаженства, съ дъявольскимъ договоромъ... Подумайте: вы стары; жить вамъ ужъ недолго — я готовъ взять гръхъ вашъ на свою душу. Откройте мнъ только вашу тайпу. Подумайте, что счастіе человъка находится въ вашихъ рукахъ; что не только я, но дъти мои, внуки и правнуки благословятъ вашу память и будутъ ее чтить, какъ святыню....

Старуха не отвъчала ни слова.

Германъ всталъ.

— Старая въдьма! сказаль онь, стиснувь зубы: такь я жь заставлю тебя отвъчать....

Съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана пистолетъ.

При видв пистолета графини во второй разъ оказала сильное чувство. Она закивала головою, и подняла руку, какъ бы заслонянсь отъ выстръла... Потомъ покатилась навзничь ... и осталась недвижима.

— Перестаньте ребячиться, сказаль Германнь, взявь ея руку. Спрашиваю въ последній разь: котите ли назначить мне ваши три карты? — да или неть?

Графиня не отвъчала. Германъ увидълъ, что она умерла.

1V.

7 Mai 18 ° °.

Homme seus moeurs et seus religiou!

Лизавета Ивановна сидвла въ своей комнать. еще въ бальномъ своемъ нарядь, погружениям въ глубокія размыніленія. Пріфхавъ домой, она спішила отослать заспанную девку, нехотя предлагавитую ей свою услугу — сказала, что раздвиется сама, и съ трепетомъ вошла къ себъ, надъясь найти тамъ Германна и желан не найти его. Съ перваго взглида она удостовърилась въ его отсутствін, и благодарила судьбу за препятствіе, помішавшее ихъ свиданно. Она съла, не раздъвансь, и стала ирипоминать всв обстоятельства, въ такое короткое время и такъ далеко ее завлекшія. Не прошло трехъ недвль съ той поры, какъ она въ первый разъ увидела въ оконко молодаго человыха, и уже она была съ нинъ въ перепискъ, и онь успыь вытребовать оть нея ночное свида-

ніе! Она знала имя его, потому только, что півкоторыя изъ его писемъ были имъ полписаны: никогда съ нимъ не говорила, не слыхала его голоса, никогда о немъ не слыхала.... до самаго сего вечера. Странное дело! Въ самой тотъ вечеръ. на баль, Томскій, дуясь на молодую княжну Полину \*\*\*, которая, противъ обыкновенія, кокетничала не съ нимъ, желаль отомстить, оказывая равнодушіе: онъ позваль Елисавету Ивановну, и танцоваль съ нею безконечную мазурку. Во все время шутиль онь надь ея пристрастіемь къ ин:кенернымъ офицерамъ, увърядъ, что онъ знасть гораздо болье, нежели можно было ей предполагать, и некоторыя изъ его щутокъ были такъ удачно направлены, что Лизавета Ивановна думала ивсколько разъ, что ен тайна была ему из-RECTRA.

- Отъ кого вы все это знасте? спросила она, смънсъ.
- «Отъ прінтели извізстной вань особы, отвічаль Томскій: человіка очень занічательнаго!
  - Кто жъ этотъ замвчательный человъкъ?
  - «Его зовуть Германномъ.

**Л**ивавета Ивановна не отвъчала ничего, но ел руки и ноги поледенъли....

 — Этотъ Германнъ, продолжалъ Томскій, лице истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совъсти по крайней мъръ три влодъйства. Какъ вы поблъднъли! . . . .

- «У меня голова болить .... Что же говориль вамъ Германнъ или какъ бишь его? ...
- Германнъ очень недоволенъ своимъпріятелемъ: онъ говорить, что на его мъсть онъ поступиль бы совсьмъ иначе . . . . Я даже полагаю, что Германнъ самъ имъетъ на васъ виды, по крайней мъръ онъ очень неравнодушно слушаетъ влюбленныя восклицанія своего пріятеля.
  - Да гдв жъ онъ меня видвлъ?
- «Въ церкви, можетъ-бытъ, на гулянъв!... Богъ его знаетъ! можетъ-бытъ въ вашей комнатъ, во время вашего сна: отъ него станетъ....

Подошедшія къ никъ три дамы съ вопросами — oubli ou regret? — прервали разговоръ, который становился мучительно любопытенъ для Лизаветы Ивановны.

Дама, выбранная Томскимъ, была сама княжна \*\*\*. Она успъла съ нимъ изъясниться, объжавъ лишній кругъ и лишній разъ повертьвшись передъ своимъ студомъ. Томскій, возвратясь на свое мъсто, уже не думаль ни о Германнъ, ни о Лизаветъ Ивановиъ. Она непремънно хотъла возобновить прерваный разговоръ; но мазурка кончилась, и вскоръ нослъ старан графина уъхала. Слова Томскаго были не что иное, какъ мазурочная болтовня, по они глубоко заронились въ душу молодой мечтательницы. Портретъ, набросанцый Томскимъ, сходствовалъ съ изображеніемъ, составленнымъ ею самою, и, благодаря новъйшимъ романамъ, это, уже пошлоелице, путало и ильняло ея воображеніе. Она сидъла, сложа крестомъ голыя руки, наклонивъ на открытую грудь голову, еще убранную цвътами.... Вдругъ дверь отворилась, и Германнъ вошелъ. Она затрепетала.....

- Гдъ же вы были? спросила она испуганнымъ шепотомъ.
- «Въ спальнъ у старой графини, отвъчалъ Германнъ: и сейчасъ отъ нее. Графини умерла.
  - Боже мой!.... что вы говорите?....
- «И кажется, продолжаль Германнь, и причиною ея смерти.

Анзавета Ивановна взглянула на него, и слова Томскаго раздались въ ен душь: у этого геловъка по крайней мпрк три злодкиства на души! Германнъ сълъ на окошко подлъ нен, и все расказалъ.

Лизавета Ивановна выслушала его съ ужасомъ. И такъ эти страстныя письма, эти пламенныя требованія, это дерзкое, упорное преслідованіе, все это было не любовь! Деньги — вотъ чего алкала его душа! Не она могла утолить его желанія и осчастливить его! Біздная воспитанница была

не что иное, какъ слъпан помощница разбойника, убійцы старой ен благодътельницы! ... Горько заплакала она, въ нозднемъ, мучительномъ своемъ расканніи. Германнъ смотрълъ на нее, молча: сердце его также терзалось, но ни слезы бъдной дъвушки, ни удивительная прелесть ен горести, не тревожили суровой души его. Онъ не чувствовалъ угрызенія совъсти при мысли о мертвой старухъ. Одно его ужасало: невозвратная потеря тайны, отъ которой ожилаль обогащенія.

— Вы чудовище! сказала наконецъ Лизавета Ивановна.

«Я не хотьль ен смерти, отвъчаль Германнь: пистолеть мой не заряжень.

Они замолчали.

Утро наступало. Лизавета Ивановна погасила догарающую свъчу: блъдный свъть озариль ем комнату. Она отерла заплаканные глаза, и подняла ихъ на Германна: онъ сидъль на окошкъ, сложа руки и грозно нахмурись. Въ этомъ положения удивительно напоминалъ онъ портретъ Наполеона. Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну.

— Какъ вамъ отъ меня выйти изъ дому? сказала наконецъ Лизавета Ивановна. Я думала провести васъ но потаенной лъстницъ, но надобно итти мимо спальни, а я боюсъ. «Раскажите мнв, какъ найти эту потаенную австницу; я выйду.

Лизавета Ивановна встала, вынула изъ комода ключь, вручила его Германну и дала ему подробное наставленіе. Германнъ пожаль ен холодную, безотвітную руку, поцаловаль ен наклоненную голову, и вышель.

Онъ спустился внизъ по витой лестнице, и вошель опять въ спальню графини. Мертвая старуха сидъла, окаменъвъ; лице ен выражало глубокое спокойствіе. Германнъ остановился перелъ нею. долго смотръль на нее, какъ бы желая улостовъриться въ ужасной истинь; наконецъ вошель въ кабинетъ, ощупалъ за обоями дверь, и сталь сходить по темной лестниць, волнуемый странными чувствованіями. По этой самой льстниць, думаль онь, можеть-быть, леть шестьдесять назадь, въ эту самую спальню, въ такой же чась, въ шитомъ кафтань, причесанный à l'oiseau royal, прижимая къ сердну треугольную свою шляпу, прокрадывался молодой счастливець, давно уже истлевший въ мотиль, а сердце престарьлой его любовницы сегодня перестало биться . . . .

Подъ лъстницею Германнъ нашелъ дверь, которую отперъ тъмъ же ключемъ, и очутился въ сквозномъ коридоръ, выведшемъ его на улицу.

V.

Въ эту ноть денаясь по инт покойница баропесса фонь - В \*\*\*, Она была вся въ бълопъ, и скавала мив. «Здранствуйте, господинь сометава».

Шоедонборга

Три дня посль роковой ночи, въ девять часовъ утра, Германнъ отправился въ \*\*\* монастырь, гдъ должны были отпъвать тъло усопшей графини. Не чувствуя раскаянія, онъ не могъ однако совершенно заглушить голосъ совъсти, твердившей ему: ты убійца старухи! Имъя мало истинной въры, онъ имълъ множество предразсудковъ. Онъ върилъ, что мертвая графиня могла имъть вредное вліяніе на его жизнь, и ръншлся явиться на ея похороны, чтобы испросить у ней прощенія.

Церковь была полна. Германнъ насилу могь пробраться сквозъ толну народа. Гробъ стояль на богатомъ катафалкъ подъ бархатнымъ балдахиномъ. Усопшая лежала въ немъ, съ руками сложенными на груди, въ кружевномъ чепцъ и въ

бъломъ атласномъ платъв. Кругомъ стояли ея домашніе: слуги въ черныхъ кафтанахъ съ гербовыми лентами на плетв, и со свъчами въ рукахъ; родственники въ глубокомъ трауръ — дъти, внуки и правнуки. Никто не плакалъ; слезы были бы une affectation. Графиня такъ была стара, что смерть ен никого не могла поразить, и что ен родственники давно смотрели на нее, какъ на отжившую. Славный проповъдникъ произнесъ надгробное слово. Въ простыхъ и трогательныхъ выраженіяхъ представиль онъ мирное успеніе праведнины, которой долгіе годы были тихимъ, умилительнымъ приготовленіемъ къ Христіанской кончинъ. «Ангелъ смерти обрълъ ее, сказалъ ораторь, бодрствующую въ помышленіяхъ благихъ и въ ожиданіи жениха полунощнаго.» Служба совершилась съ печальнымъ приличіемъ. Родственники первые пошли прощаться съ теломъ. Потомъ двинулись и многочисленные гости, прівхавшіе поклониться той, которан такъ давно была участницею въ ихъ суетныхъ увеселеніяхъ. После нихъ и всв домашніе. Наконець приблизилась старая барская барыня, ровесница покойницы. Двъ молодыя дввушки вели ее подъ руки. Она не въ силахъ была поклониться до земли — и одна пролила нъсколько слезъ, попаловавъ колодную руку госпожи своей. После нея Германнъ решился подойти

ко гробу. Онъ поклонился въ венлю, и нъсколько минуть дежаль на холодномь полу, усыпанномь ельникомъ. Наконенъ приподнялся, бледенъ какъ сама покойница, взошель на ступени катафалка и наклонился . . . . Въ эту минуту показалось ему, что мертвая насмышливо взглянула на него, прищуривая одникъ глазовъ. Германнъ, послъшно подавшись назадъ, отступился, и наваничь грянулся обаемь. Его подняли. Въ то же самое время Анзавету Ивановну вынесли въ обморокъ на паперть. Этоть эпизодь возмутиль на несколько минуть торжественность мрачнаго обряда. Между посътителями поднялся глухой ропоть, а худощавый каммергеръ, близкій родственникъ покойницы, шепнуль на ухо стоящему подль него Англичанину, что молодой офицеръ ен побочный сынъ, на что Англичанинъ отвъчалъ холодно: Oh!

Цълый день Германнъ былъ чрезвычайно разстроенъ. Объдая въ уединенномъ трактиръ, онъ, противъ обыкновенія своего, пилъ очень много, въ надеждъ заглушить внутреннее волненіе. Но вино еще болье горячило его воображеніе. Возвратись домой, онъ бросился, не раздъваясь, на кровать, и кръпко заснулъ.

Онъ проснулся уже ночью: луна озаряла его комнату. Онъ взглянулъ на часы: было безъ четверти три. Сонъ у него прошелъ; онъ сълъ на

кровать, и думаль о похоронахъ старой графини.

Въ это время, кто - то съ улицы взглянулъ къ нему въ окошко — и тотчасъ отошелъ. Германиъ не обратилъ на то никакого вниманія. Чрезъ минуту услышаль онъ, что отпирали дверь въ передней комнатъ. Германнъ думалъ, что денщикъ его, нъяный по своему обыкновенію, возвращался съ ночной прогулки. Но онъ услышалъ незнакомую походку: кто-то ходилъ, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, вошла женщина въ бъломъ платъв. Германнъ принялъ ее за свою старую кормилицу, и удивился, что могло привести ее въ темную пору. Но бълая женщина, скользнувъ, очутилась вдругъ передъ нимъ — и Германнъ узналъ графиню!

— Я пришла къ тебъ противъ своей воли, сказала она твердымъ голосомъ: но мнъ вельно исполнить твою нросьбу. Тройка, семерка и тузъ выиграютъ тебъ сряду — но съ тъмъ, чтобы ты въ сутки болье одной карты не ставилъ, и чтобъ во всю жизнь уже послъ не игралъ. Прощаю тебъ мою смерть, съ тъмъ, чтобъ ты женился на моей воснитанницъ Лизаветъ Ивановнъ...

Съ этимъ словомъ она тихо повернулась, пошла къ дверямъ, и скрылась, шаркая туфлями. Германнъ слышалъ, какъ хлопнула дверь въ съняхъ, и увидель, что кто-то опать поглядель къ нему въ окошко.

Германнъ долго не могъ опомниться. Онъ вышель въ другую комнату. Денщикъ его спалт на полу; Германнъ насилу его добудился. Денщикъ былъ пъянъ по обыкновенію: отъ него недьзя было добиться никакого толку. Дверь въ съни была заперта. Германнъ возвратился въ свою комнату, засвътилъ свъчку, и записалъ свое видъніе.

## VI.

Двъ неподвижныя иден не могуть виъсть существовать въ правственной природв, такъ же, какъ два твла не могутъ въ физическомъ мірв ванимать одно и то же мвсто. Тройка, семерка, тузъ — скоро заслонили въ воображении Германна образъ мертвой старухи. Тройка, семерка, тузъ --не выходили изр его головет и шевечились на его губахъ. Увидъвъ молодую девушку, онъ говориль: - какъ она стройна!... настоящая тройка червонная. У него спрашивали: который чась: онъ отвъчаль: — безъ пяти минуть семерка. — Всякой пузастый мужчина напоминаль ему туза. Тройка, семерка, тузъ - пресавдовали его во снв, принимая всв возможные виды; тройка цввла передъ нимъ въ образъ пышнаго грандифлора, семерка представлялася готическими воротами, тузъ огром-

Tous VII.

нымъ паукомъ. Всв мысли его слились въ одну, — воспользоваться тайной, которая дорого ему стоила. Онъ сталъ думать объ отставкв и о путешествіи. Онъ хотвлъ въ открытыхъ игрецкихъ домахъ Парижа вынудить кладъ у очарованной фортуны. Случай избавилъ его отъ хлопотъ.

Въ Москвъ составилось общество богатыхъ игроковъ, подъ предсъдательствомъ славнаго Чекалинскаго, проведшаго весь въкъ за картами и нажившаго нъкогда милліоны, выигрывая векселя и проигрывая чистыя деньги. Долговременная опытность заслужила ему довъренность товарищей, а открытый домъ, славный поваръ, ласковость и веселость пріобръли уваженіе публики. Онъ пріъкалъ въ Петербургъ. Молодежь къ нему нахлынула, забывая балы для картъ и предпочитая соблазны фараона обольщеніямъ волокитства. Нарумовъ привезъ къ нему Германна.

Они прошли рядъ великольпныхъ комнатъ, наполненныхъ учтивыми офиціантами. Всь были полны народу. Нъсколько генераловъ и тайныхъ совътниковъ играли въ вистъ; молодые люди сидъли, развалясь на штофныхъ диванахъ, вли мороженое и курили трубки. Въ гостиной, за длиннымъ столомъ, около котораго тъснилось человъкъ двадцать игроковъ, сидълъ хозяинъ и металъ банкъ. Онъ былъ человъкъ лътъ шестидесяти, самой почтенной наружности; голова покрыта серебряной съдиною; полное и свъжее лице изображало добродушіе; глаза блистали, оживленные всегдашнею улыбкою. Нарумовъ представиль ему Германна. Чекалинскій дружески пожаль ему руку, просиль не церемониться, и продолжаль метать.

Талья длилась долго. На столь стояло болье тридцати карть. Чекалинскій останавливался посль каждой прокидки, чтобы дать играющимъ время распорядиться, записываль проигрышь, учтиво вслушивался въ ихъ требованія, еще учтивые отгибаль лишній уголь, загибаемый разсьянною рукою. Наконець талья кончилась. Чекалинскій стасоваль карты, и приготовился метать другую.

- Позвольте поставить карту, сказаль Германнъ протягивая руку изъ-за толстаго господина, тутъ-же понтировавшаго. Чекалинскій улыбнулся и поклонился молча, въ знакъ покорнаго согласія. Нарумовъ, смъясь, поздравилъ Германна съ разръ-шеніемъ долговременнаго поста, и пожелаль ему счастливаго начала.
- Идетъ! сказалъ Германнъ, надписавъ мѣломъ кушъ надъ своею картою.
- «Сколько-съ? спросилъ, прищуривансь, банкометъ: извините-съ, и не разгляжу.
  - Сорокъ семь тысячь, отвъчаль Германнъ.

При этихъ словахъ, всв головы обратились мгновенно, и всв глаза устремились на Германиа.— Онъ съ ума сошелъ! подумалъ Нарумовъ.

«Позвольте замътить вамъ, сказалъ Чекалинскій съ неизмънной своею улыбкою, что игра ваша сильна: никто болье двухъ сотъ семидесяти пяти семпелемъ здъсь еще не ставилъ.

— Что жъ? возразилъ Германнъ: бьете вы мою карту, или нвтъ?

Чекалинскій поклонился съ видомъ того же смиреннаго согласія.

«Я хотель только вамь доложить, сказаль оць, что, будучи удостоень доверенности товарищей, я не могу метать иначе, какъ на чистыя деньги. Съ моей стороны, я конечно уверень, что довольно вашего слова, но для порядка игры и счетовь, прошу васъ поставить деньги на карту.

Германнъ вынулъ изъ кармана банковый билетъ, и подалъ его Чекалинскому, который, бъгло посмотръвъ его, положилъ на Германнову карту.

Онъ сталъ метать. На-право легла девятка, налъво тройка.

Выиграла! сказалъ Германнъ, показывая свою карту.

Между игроками поднялся шопотъ. Чекалинскій нахмурился, но улыбка тотчасъ возвратилась на его лице.

«Изволите получить? спросиль опь Германиа.

— Сдълайте одолженіе.

Чекалинскій вынуль изъ кармана нѣсколько банковыхъ билетовъ, и тотчасъ расчелся. Германнъ принялъ свои деньги и отошелъ отъ стола. Нарумовъ не могь опомниться. Германнъ выпилъ стаканъ лимонаду и отправился домой.

На другой день вечеромъ, онъ опять явился у Чекалинскаго. Хозяинъ металъ. Германнъ подошелъ къ столу; понтеры тотчасъ дали ему мъсто. Чекалинскій ласково ему поклонился.

Германнъ дождался новой тальи, поставилъ карту, положивъ на нее свои 47,000 и вчерашній выигрышъ.

Чекалинскій сталь метать. Валеть вышель направо, семерка на - ліво.

Германнъ открылъ семерку.

Всв ахнули. Чекалинскій видимо смутился. Онъ отсчиталь 94,000, и передаль Германну. Германнъ приняль ихъ съ хладнокровіемъ, и въ ту же минуту удалился.

Въ слъдующій вечеръ Германнъ явился опять у стола. Всв его ожидали, генералы и тайные совътники оставили свой висть, чтобъ видьть игру, столь необыкновенную. Молодые офицеры соскочили съ дивановъ; всв офиціанты собрались въгостиной. Всв обступили Германна. Прочіе игроки

не поставили своихъ картъ, съ нетерпвніемъ ожидая, чвмъ онъ кончитъ. Германнъ стояль у стола, готовись одинъ понтировать противу бледнаго, но все улыбающагоси, Чекалинскаго. Каждый распечаталъ колоду картъ. Чекалинскій стасовалъ. Германнъ сняль, и поставилъ свою карту, покрывъ ее кипой банковыхъ билетовъ. Это похоже было на поедипокъ. Глубокое молчаніе царствовало кругомъ.

Чекалинскій сталь метать, руки его тряслись. Направо легла дама, нальво тузь.

- Тузъ выигралъ! сказалъ Германнъ, и открылъ свою карту.
- Дама ваша убита, сказаль ласково Чекалинскій. Германнъ вздрогнуль: въ самонъ двлв, вивсто тува у него стояла пиковая дама. Онъ не вврилъ своимъ глазамъ, не понимая, какъ могъ онъ обдернуться.

Въ эту минуту ему показалось, что пиковая дама прищурилась и усиъхнулась. Необыкновенное сходство поразило его......

— Старуха! закричаль онь въ ужась.

Чекалинскій потянуль къ себѣ проигранные билеты. Германнъ стояль неподвижно. Когда отошель онъ отъ стола, поднялся шумный говорь.— Славно спонтироваль! говорили игроки — Чекалинскій снова стасоваль карты: игра пошла своимь чередомъ.

#### Заключение.

Германнъ сошелъ съ ума. Онъ сидить въ Обуковской больниць въ 17 нумеръ, не отвъчаетъ ни на какіе вопросы, и бормочетъ необыкновенно скоро: — Тройка, семерка, тузъ! Тройка, семерка, дама!......

Лизавета Ивановна вышла замужъ за очень любезнаго молодаго человъка; онъ гдв-то служитъ и имъетъ порядочное состояніе: онъ сынъ бывшаго управителя у старой графини. У Лизаветы воспитывается бъдная родственница.

Томскій произведень въ ротмистры и женился на княжив Полинв.

# капитанская дочка.

# капитанская дочка.

Вереги честь съ-молоду. Посления

## ГЛАВА Т.

СЕРЖАНТЪ ГВАРДИИ.

, Entermos

Отецъ мой, Андрей Петровичь Гриневъ, въ молодости своей служилъ при графѣ Минихѣ, и вышель въ отставку премьеръ-маіоромъ въ 17.. году. Съ тѣхъ поръ жилъ онъ въ своей Симбирской деревнѣ, гдѣ и женился на дѣвицѣ Авдотъѣ Васильевнѣ Ю., дочери бѣднаго тамошняго дворянина. Насъ было девять человѣкъ дѣтей. Всѣ мои братъя и сестры умерли во младенчествѣ. Я былъ

записанъ въ Семсновскій полкъ сержантомъ, по милости маіора гвардіи князя Б., близкаго нашего родственника. Я считался въ отпуску до окончанія наукъ. Въ то время воспитывались мы не по нынъшнему. Съ пятилътняго возраста отданъ я быль на руки стремянному Сасельичу, за трезвое поведение пожалованному мнв въ дядьки. Подъ его надзоромъ, на двънадцатомъ году выучился я Русской грамоть и могь очень здраво судить о свойствахъ борзаго кобеля. Въ это время батюшка нанялъ для меня Француза, мосье Бопре, котораго выписали изъ Москвы вместь съ годовымъ запасомъ вина и прованскаго масла. Прівздъ его сильно не понравился Савельичу. «Слава Богу» — ворчаль онъ про себя — «кажется, дитя умыть, причесань, накориленъ. Куда какъ нужно тратить лишнія деньги и нанимать мусье, какъ будто и своихъ людей не стало!»

Бопре въ отечествъ своемъ быль парикмахеромъ, потомъ въ Пруссіи солдатомъ, потомъ прівхаль въ Россію pour être outchitel, не очень понимая значеніе этого слова. Онъ быль добрый малой, но вътренъ и безпутенъ до крайности. Главною его слабостію была страсть къ прекрасному полу; неръдко за свои нъжности получаль онъ толчки, точе оть которыхъ охаль по цълымъ суткамъ. Къ тому же не быль онъ (по его выраженію) и враголю

бутылки, т. е: (говори по-Русски) любиль клебнуть лишнее. Но какъ вино подавалось у насъ только за объдомъ, и то по рюмочкъ, причемъ учителя обыкновенно и обносили, то мой Бопре очень скоро привыкъ къ Русской настойкъ, и даже сталъ предпочитать ее винамъ своего отечества, какъ невпримерь более полезную желудка. Мы тотчась поладили, и хоти по контракту обязань онь быль учить меня по-французски, по-икмецки и всимь наукамь, но опъ предпочемъ наскоро выучиться отъ меня кое - какъ болтать по - Русски - и потомъ каждый изъ насъ занимался уже своимъ двломъ. Мы жили душа въ душу. Другаго ментора я и не желаль. Но вскорь судьба насъ разлучила. и воть по какому случаю:

Прачка Палашка, толстая и рябая дъвка, и кривая коровница Акулька, какъ-то согласились въ одно время кинуться матушкъ въ ноги, винясь въ преступной слабости и съ плачемъ жалуясь на мусье, обольстившаго ихъ неопытность. Матушка шутить этимъ не любила, и пожаловалась батюшкъ. У него расправа была коротка. Снъ тотчасъ потребовалъ каналью Француза. Доложили, что мусье давалъ миъ свой урокъ. Батюшка пошелъ въ мою комнату. Въ это время Бопре спалъ на кровати сномъ невипности. Я былъ занятъ дъломъ. Надобно внать, что для меня выписана была изъ Москвы

географическая карта. Она висвла на ствив безъ всякаго употребленія и давно соблазнила меня шириною и добротою бумаги. Я рышился сдалать изъ нее змъй, и пользуясь сномъ Бопре, принялся за работу. Ватюшка вошель въ то самое время. какъ я придаживаль мочальный хвость къ Мысу Доброй Надежды. Увидя мои упражненія въ географіи, батюшка дернуль меня за ухо, потомъ подбъжаль къ Вопре, разбудиль его очень неосторожно, и сталь осыпать укоризнами. Бопре въ смятеніи хотьль-было привстать и не могь: несчастный Французь быль мертво пьянь. Семь быльодинь ответь. Батюшка за вороть приподняль его съ кровати, вытолкаль изъ дверей, и въ тотъ же день прогналь со двора, къ неописанной радости Савельича. Твиъ и кончилось мое воспитаnie.

Я жилъ недорослемъ, гоняя голубей и играя въ чехарду съ дворовыми мальчишками. Между тъмъ минуло мнъ шестнадцать лътъ. Тутъ судьба моя перемънилась.

Однажды осенью матупка варила въ гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотръль на кипучія півми. Батюшка у окна читаль Придворный Календарь, ежегодно имь получаемый. Эта книга имъла всегда сильное на него вліявіе: никогда не перечитываль онь ея безь особеннаго участія,

и чтеніе это производило въ немъ всегда уливительное волненіе желчи. Матушка, знавшая наизусть всь его свычан и обычан, всегда старалась засунуть нестастную книгу какъ можно подалве, и такимъ образомъ Придворный Календарь не попалался ему на глава иногда по пелымъ месяпамъ. то, когда онъ случайно его находиль, то, бывало, по примы часамь не выпускаль ужь изъ своихъ рукъ. И такъ батюшка читалъ Придворный Календарь, изръдка пожимая плечами и повторяя въ полголоса: «Генералъ-поручикъ!.. Опъ у меня въ роть быль сержантомь!... Обоихъ Россійскихъ орденовъ кавалеръ!... А давно ли мы?»... Наконецъ батюшка швырнулъ Календарь на диванъ, и погрузился въ задумчивость, не предвъщавшую ничего добраго.

Вдругъ онъ обратился къ матушкв: «Авдотья Васильевна, а сколько лвтъ Петрушв?»

— Да воть пошель Семнадцатый годокь — отвівчала матушка. Петруша родился вь тоть самый годь, какь окривьла тетушка Настасья Гарасимовна, и когда еще....

«Добро» — прерваль батюшка — «пора его въ службу. Полно ему бъгать по дъвичьимъ, да лазить на голубятии.»

Мысль о скорой разлукь со мною такъ поразила матушку, что она уронила ложку въ кострюльку, и слевы потекли по ея лицу. Напротивъ того, трудно описать мое восхищеніе. Мысль о службъ сливалась во миъ съ мыслими о свободь, объ удовольствіяхъ Петербургской жизни. Я воображаль себя офицеромъ гвардіи, что, по миънію моему, было верхомъ благополучія человъческаго.

Батюшка не любилъ ни перемънять своихъ намъреній, ни откладывать ихъ исполненія. День отъъзду моему былъ назначенъ. Наканунъ батюшка объявилъ, что намъренъ писать со мною къ будущему моему начальнику, и потребовалъ пера м бумаги.

«Не забудь, Андрей Петровичь» — сказала матушка — «поклониться и отъ меня князю Б.; я де-скать надъюсь, что онъ не оставить Петрушу своими милостями.»

- Что за вздоръ! отвъчалъ батюшка нахмурись. Къ какой стати стану я писать къ князю Б.?
- «Да вѣдь ты сказаль, что изволишь писать къ начальнику Петруши.»
  - Ну, а тамъ что?
- Да въдь начальникъ Петрушинъ князь В. Въдь Петруша записанъ въ Семеновскій полкъ.»
- Записанъ! А мив какое дело, что онъ записанъ? Петруша въ Петербургъ не повдетъ. Чему научится онъ, служа въ Петербургъ? Мотать да повъсничать? Нътъ, пускай послужитъ онъ въ

армін, да потянеть лямку, да понюхаеть пороху, да будеть солдать, а не шаматонь въ гвардін! Гдв его паспорть? Подай его сюда.

Матушка отыскала мой паспорть, кранившійся въ ея шкатулкі вивсті съ сорочкою, въ которой меня крестили, и вручила его батюшкі дрожащею рукою. Батюшка прочель его со вниманіемъ, положиль передъ собою на столь, и началь свое письмо.

Любопытство меня мучило. Кудажь отправлиють меня, если ужь не въ Петербургь? Я не сводиль глазь съ пера батюшкина, которое двигалось довольно медленно. Наконець онъ кончиль, запечаталь письмо въ одномъ пакеть съ паспортомъ, сняль очки, и подозвавъ меня, скаваль: «Воть тебъ письмо къ Андрею Карловичу Р., моему старинному товарищу и другу.
Ты ъдешь въ Оренбургъ служить подъ его пачальствомъ.»

И такъ, всё мои блестиція надежды рушились! Вибсто веселой Петербургской жизни ожидала меня скука въ сторонъ глухой и отдаленной. Служба, о которой за минуту думаль я съ такимъ восторгомъ, показалась мит тяжкимъ несчастіемъ. Но спорить было нечего! На другой день поутру подвезена была къ крыльцу дорожная кибитка; уложили въ нее чемоданъ, погребецъ

съ чайнымъ приборомъ и узлы съ булками и имрогами, послъдними знаками доманиято баловства. Родители мои благословили меня. Ватюнка сказалъ миъ: «Прощай, Петръ. Служи върно, кому присягмень; слушайся начальниковъ; за ихъ лаской не гоняйся; на службу не напрашивайся; отъ службы не отговаривайся; и помии пословищу: береги нлатье съ-нову, а честь съ-молоду. Матушка въ слезахъ наказывала миъ беречь, мое здоровье, а Савельичу смотръть за дититей. Надъли на меня занчій тулупъ, а сверху лисью шубу. Я съль въ кибитку съ Савельичемъ, и отправилси въ дорогу, обливалсь слезами.

Въ ту же ночь прівхаль я въ Симбирскъ, гдѣ долженъ быль пробыть сутки для закупки нужныхъ вещей, что и было поручено Савельичу. Я остановился въ трактиръ. Савельичь съ утра отправился по лавкамъ. Соскуча глядъть изъ оких на грязный переулокъ, я пошелъ бродить по всѣмъ комнатамъ. Вошедъ въ билліардную, увидѣлъ я высокаго барина, лѣтъ тридцати пяти, съ длинными черными усами, въ халатъ, съ кіемъ въ рукѣ и съ трубкой въ зубахъ. Онъ игралъ съ маркеромъ, который при выигрышѣ выпивалъ рюмку водки, а при проигрышѣ долженъ былъ лѣзть подъ билліардъ на четверенькахъ. Я сталъ смотрѣть на ихъ игру. Чѣмъ долѣе она продолжалась, тѣмъ прогулки на четверенькахъ

становились чаще, пока нахонець маркерь осталсн подъ биллардомъ. Варинъ произнесъ надъ нимъ несколько сильныхъ выраженій въ виде надгробнаго слова, и предложиль мив сыграть партио. Я откавался по неумвнію. Это показалось ему, мовилиному, страннымъ. Онъ поглядъль на меня какъ бы съ сожальність; однако мы разговорились. Я узналь, что его зовуть Ивановь Ивановичемь Зуринымъ, что онъ ротмистръ \*\* гусарскаго нолка и находится въ Симбирскъ при ирјемъ рекруть, а стоитъ въ трактиръ. Зуринъ пригласилъ меня отобъдать съ винь вивств, чень Богь носладь, но-солдатски. Я съ охотою согласился. Мы съли за столъ. Зуринъ ниль мнего и подчиваль и меня, говоря, что надобио привыкать къ службь; онъ разсказываль мив армейскіе анекдоты, оть которыхь я со-сміху чуть не валялон, и мы встали изъ-за стола совершенными прінтелини. Туть вызвался онъ выучить меня играть на билліардь. «Это» — говориль онь— «необходимо для нашего брата служиваго. Въ походь; напринарьс придешь въ ивстечко; чемь прикажень заняться? Въдь не все же бить Жидовъ. По неволь пойдень въ трактиръ и станень игратъ на билліардь; а для того надобно умьть играть!» Я совершенно быль убъждень, и съ большикь прилажаніемъ принался за ученіе. Зуринъ громко ободрядь меня, дивился монмъ быстрымъ успъ-

хамъ, и после несколькихъ уроковъ предложиль мнь играть въ-деньги, по одному грошу, не для выигрыша, а такъ, чтобъ только не играть даронъ, что, по его словамъ, самая скверная привычка. Я согласился и на то, а Зуринъ вельлъ подать пуншу и уговориль меня попробовать, повторяя, что къ службъ надобно мнъ привыкать; а безъ пуниу что и служба! Я послущался его. Межлу темъ игра наша продолжалась. Чемъ чаще прихлебываль я изъ моего стакана, темь становился отважнье. Шары поминутно летали у меня черезь. борть; я горячился, браниль маркера, который считаль Богь ведаеть какь, чась оть часу умножаль игру, словомь — вель себя какь мальчишка, вырвавнійся на волю. Между темь время прошло незаметно. Зуринъ взглянуль на часы. положиль кій, и объявиль мнь, что я проиграль сто рублей. Это меня немножко смутило. Деныги мон были у Савельича. Я сталь извиняться. Зуринь меня прерваль: «Помилуй! Не изволь и безпоконться. Я могу и подождать, а покаместь повдемъ къ Аринушкћ.»

Что прикажете? День я кончиль также безпутно, какь и началь. Мы отужинали у Аринушки. Зуринь поминутно мнв подливаль, повторяя, что надобно къ службъ привыкать. Вставъ изъ-за стола, я чуть держался на ногахъ; въ нолночь Зуринъ отвезъ меня въ трактиръ.

Савельнуь встретиль нась на крыдыне. Онъ ахнуль, увиля несомивнные признаки моего усердія къ службь. «Что это, сударь, съ тобою сдьлалось?» — сказаль онь жалкимь голосомь. «Гав ты это нагрузился? Ахти, Господи! отроду такого гръха не бываю!, — Молчи, хрычь! — отвъчаль я ему, запинаясь; ты верно пьянь, пошель спать..... и уложи меня.

На другой день я проснужия съ головною болью, смутно припоминая себъ вчеращнія происшествія. Размышленія мон прерваны были Савельичемъ, вошедшимъ ко мнв съ чашкой чаю. «Рано, Петръ Андреичь» — сказаль онъ мнв, качая головою — «рано начинаешь гулять. И въ кого ты пошель? Кажется, ни батюшка, ни двдушка пьяницами не бывали; о матушкв и говорить нечего: отроду, кромв квасу, въ роть ничего не изволила брать. А кто всему виновать? Проклятый мусье. То и дело, бывало, къ Антиньевне забежить: «Мадамъ, же ву при, водкю. Воть тебь и же ву при! Нечего сказать: добру наставиль, собачій сынь. И нужно было нанимать въ дядьки басурмана, какъ будто у барина не стало и своихъ людей!» Мив было стыдно. Я отвернулся и сказаль ему:

Поди вонъ, Савельичь; я чаю не хочу. Но Са-

вельича мудрено было унять, когда, бывало, примется за проповъдь. «Вотъ видишь ли, Петръ Андреичь, каково подгуливать. И головкъ-то тяжело, и кушать-то не хочется. Человъкъ пьющій им мачто негоденъ. . . Выней-ка огуречнаго разсолу съ медомъ, а всего бы лучше опохмълиться волстаканчикомъ настойки. Не прикажещь ли?»

Въ это время вошель мальчикъ, и подаль мив записку отъ И. И. Зурина. Я развернулъ ее и прочель следующія строки:

«Любезный Петръ Андреевичь, пожалуйста пришли мнв съ моимъ мальчикомъ сто рублей, которые ты мнв вчера проигралъ. Мнв крайняя нужда въ деньгахъ.

## Готовый ко услугань

Ивань Зуринь.

Двлать было нечего. Я взяль на себя видь равнодушный, и обратясь къ Савельичу, который быль и денегь и билья и диль моиль рагитель, при-казаль отдать мальчику сто рублей. «Какъ! за чънъ?» спросиль изумленный Савельичь. — Я ихъ ему должень — отвъчаль я со всевозножной колодностію. «Должень!» возразиль Савельичь, чась-оть-часу приходя въ большее изумленіе — «да когда же, сударь, успъль ты ему задолжать?

Авло что-го неладно. Воли твоя, сударь, а денегь я не выдамъ.»

Я водумаль, что если въ сію різнительную мищуту не нереспорю україмаго старика, то ужь въ послідствік времени трудно мив будеть ослободиться оть его опеки, и выглянувъ на мего гордо, сказаль: Я твой господинь, а ты мой слуга. Деньги мои. Я ихъ проиграль, потому что такъ мив вздумалось. А тебів совітую не умничать, и дізлать то, что тебів приказывають.

Савельичь такъ быль цоражень моими словами, что всплеснуль руками и остолбенвль. Что же ты стоишь! — закричаль я сердито. Савельичь заплакаль. «Батюшка Петрь Андренчь» — произнесь онь дрожащимь голосомь — «не умори меня съ печали. Свъть ты мой! послушай меня, старика: напиши этому разбойнику, что ты пошутиль, что у нась и денегь-то такихъ не водится. Сто рублей! Боже ты милостивый! Скажи, что тебъ родители кръпко-на-кръпко заказали играть, окромъ какъ въ оръхи».... Полно врать — перерваль я строго — подавай сюда деньги, или я тебя въ вашен прогоню.

Савельнчь поглядёль на меня съ глубокой горестью и пошель за моимъ долгомъ. Мнѣ было жаль бѣднаго старика; но я хотѣлъ вырваться на волю и доказать, что ужь я не ребенокъ. Деньги были доставлены Зурину. Савельичь поспышаль вывезти меня изъ проклатаго трактира. Онъ явился съ извъстіемъ, что лошади готовы. Съ неспокойной совъстью и съ безмолвнымъ раскаяніемъ выъхалъ я изъ Симбирска, не простясь съ моимъ учителемъ и не думая съ нимъ уже когда нибудь увидъться.

### ГЛАВА II.

### вожатый.

Сторона до мол, сторонушка, Сторона мезнаковал! Что ме сакта да да тебя машель, что ме добрый да да меня копъ завезъ Завезла меня, добраго молодиа, Прыткость, бодрость молодецкая Ж жиблинушка кабацвая,

Старинная жиска.

Дорожныя размышленія мом были не очень пріятны. Проигрышь мой, по тогдашнимь цінамь, быль немаловажень. Я не могь не признаться въ душі, что поведеніе мое въ Симбирскомь трактирів было глупо, и чувствоваль себя виноватымь передъ Савельичемь. Все это меня мучило. Старикь угрюмо сиділь на облучкі, отворотясь оть меня м молчаль, изрідка только покрякиван. Я непремінно хотіль съ нимь помириться, и не зналь съ чего начать. Наконець я сказаль ему: «Ну, ну,

Савельичь! полно, помиримся, виновать; вижу самь, что виновать. Я вчера напроказиль, а тебя напрасно обидьль. Объщаюсь впередъ вести себя умнъе и слушаться тебя. Ну, не сердись; помиримся.»

— Эхъ, батюшка Петръ Андреичь! — отвъчаль онъ съ глубокимъ вздохомъ. Сержусь - то я на самаго себя; самъ я кругомъ виноватъ. Какъ мнъ было оставлять тебя одного въ трактиръ! Что дълать? Гръхъ попуталъ: вздумалъ забрести къ дънчихъ, повидаться съ кумою. Такъ то: зашелъ къ кумъ, да засълъ въ тюрьмъ. Бъда да и только! Какъ покажусъ я на глаза господамъ? Что скажутъ они, какъ узнаютъ, что дитя пъетъ и играетъ.

Чтобъ утъщить бъднаго Савельича, я далъ ему слово впредъ безъ его согласія не располагать ни одною копъйкою. Онъ мало-по-малу успокоился, котя все еще изръдка ворчалъ про себя, качая головою: «Сто рублей; легко ли дъло!»

Я приближался къ мъсту моего назначения. Вокругъ меня простирались печальныя пустыни, мересъченныя холмами и оврагами. Все покрыто было снъгомъ. Солнце садилось. Кибитка вхала по узвой дорогъ, или точнъе, по слъду, проложенному крестъянскими санями. Вдругъ янщикъ сталъ посматривать въ сторону, и накомещъ, снявъ шапку, оборотился ко мнъ и скавалъ: «Баринъ, не прикаженъ ли воротиться?»

- Это зачень?
- «Время ненадежно: вътеръ слегка подымается; вишь, какъ онъ сметаетъ порошу.»
  - Что ва бѣда!
- «А видинь тамъ что?» (Ямщикъ указаль кнутомъ на востокъ.)
- Я ничего не вижу, кроив бълой степи да яснаго веба.
  - «А вонъ вонъ: это облатко.»

Я увидьль въ самомъ дъль на краю неба бълое облачко, которое приняль-было сперва за отдаленный холмикъ. Ямицикъ изъяснилъ мнъ, что облачко предвъщало буранъ.

Я слыхаль о тамощнихъ метеляхъ, и зналъ, что цѣлые обозы бывали ими занесены. Савслычь, согласно съ мивніемъ ямщика, совѣтовалъ воротитъся. Но вѣтеръ показался мив несиленъ; я понадѣялся добраться заблаговременно до слѣдующей станціи, и велѣлъ ѣхатъ скорѣе.

Ямщикъ поскакаль; но все поглядываль на востокъ. Лоніади бъжали дружно. Вътеръ между твиъ часъ-отъ-часу становился сильнъе. Облачко обратилось въ бълую тучу, которая тяжело подывалась, росла, и постепенно облегала небо. Пошелъ мелкій снъгъ — и вдругъ повалиль хлоньями. Вътеръ завыль; сдълалась метель. Въ одно мгновеніе темное небо сившалось съ снъжнымъ моремъ.

Все исчезло. «Ну, баринъ» — закричаль ямщикъ — «бъда: буранъ!»...

Я выглянуль изь кибитки: все было мракъ и вихорь. Вътеръ выль съ такой свирьной выразительностію, что казался одушевленнымь; сныть засыпаль меня и Савельича; лошади пык шагомь - и скоро стали. «Что же ты не ъденть?» спросимъ я янщика съ нетерпиніемъ. — Да что вхать? — отвъчаль онъ, слъзая съ облучка; — невъсть и такъ куда завхали: дороги ивтъ, и мгла кругомъ. — Я сталь-было его бранить. Савельичь за него заступился: «И охота было не слушаться» — говориль онь сердито — «воротился бы на постоялый дворъ, накушался бы чаю, почиваль бы себь до утра, буря бъ утихла, отправились бы далье. И куда співшинь? Добро бы на свадьбу! - Савельичь быль правь. Делать было нечего. Снегь такъ и валиль. Около кибитки подымался сугробъ. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщикъ ходиль кругомъ, отъ нечего делать улаживая упряжь. Савельичь ворчаль; я глядель во всв стороны, надвясь увидьть хоть признакъ жилья или дороги, по ничего не могь различить, кромь мутнаго круженія метели.... Вдругь увидъль я что-то черное. «Эй, ямщикь!» — закричаль я — «смотри: что тамъ такое чернвется?» Ямщикъ сталь всматриваться. — А Богь знаеть, баринь — сказаль онь, садясь на свое мьсто; возь не возь, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волкь или человькь.

Я приказалъ вхать на незнакомый предметь, который тотчась и сталь подвигаться намъ на встрвчу. Черезь двв минуты мы норавнялись съ человъкомь. «Гей, добрый человъкъ!» — закричаль ему яминкъ. «Скажи, не знаешь ли гдв дорога?»

— Дорога-то здёсь; я стою на твердой полось, отвёчаль дорожный, да что толку?

Послушай, мужичекъ — сказаль я ему — знаешь ли ты эту сторону? Возьмещься ли ты довести меня до ночлега?

«Сторона мнв знакомая» — отвечаль дорожный — «слава Богу, исхожена и изъезжена вдоль и попереть. Да вишь какая погода: какъ разъ собъешься съ дороги. Лучше здесь остановиться, да переждать, авось бурань утихнеть, да небо прояснится: тогда найдемъ дорогу по звездамъ.»

Его хладнокровіе ободрило меня. Я ужь рішился, предавъ себя Божіей воль, ночевать посреди степи, какъ вдругь дорожный сіль проворно на облучекъ и сказаль ямщику: «Ну, слава Богу, жило недалеко; сворачивай вправо, да повзжай». — А почему вхать мні вправо? — спросиль ямщикъ съ неудовольствіемъ. — Гді ты видинь дорогу? Не бось: лошади чужія, хомуть не свой, погоняй не стой. — Янщикъ казался мнв правъ. «Въ самомъ двлв» — сказаль я; — «почему думаешь ты, что жило недалече?» — А потому, что ввтеръ оттолв потянулъ — отвъчаль дорожный, — и я слышу, дымомъ пахнуло; знать, деревня близко. — Смвтливость его и тонкость чутъя меня изумили. Я велвлъ ямщику вхать. Логади тяжело ступали по глубокому снвгу. Къбитка тихо подвигалась, то въвзжая на сугробъ, то обрушаясь въ оврагъ и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плаваніе судна по бурному морю. Савельичь охаль, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустиль пыновку, закутался въ шубу и задремаль, убаюканный пвніемъ бури и качкою тихой взды.

Мнѣ приснился сонъ, котораго никогда не могъ я нозабыть, и въ которомъ до сихъ норъ вижу нѣчто пророческое, когда соображаю съ нимъ странныя обстоятельства моей жизни. Читатель извинитъ меня: нбо въроятно знаетъ по опыту, какъ сродно человъку предаваться суевърію, не смотря на всевозможное презрѣніе къ предразсудкамъ.

Я находился въ томъ состояніи чувствъ и дуни, когда существенность, уступая мечтаніямъ, сливается съ ними въ неясныхъ видъніяхъ первосонія. Миъ казалось, буранъ сще свиръпствоваль, и мы

еще блуждали по снъжной пустынь... Вдругь увидваь я ворота, и въвхаль на барскій дворь наний усадьбы. Первою мыслію моею было опасеніе, чтобъ батюшка не прогнъвался на меня за невольное возвращение подъ кровлю родительскую, и не почель бы его умышленнымь ослушаниемь. Сь безпокойствомъ я выпрыгнуль изъ кибитки, и вижу: матушка встречаеть меня на крыльце съ видомъ глубокаго огорченія. «Тише,» — говоритъ она мив — «отецъ боленъ при смерти и желаетъ съ тобою проститься. » — Пораженный страхомъ, н иду за нею въ спальню. Вижу, комната слабо освъщена; у постели стоять люди съ печальными лицами. Я тихонько подхожу къ постели; матушка приподнимаеть пологь и говорить: «Андрей Петровичь, Петрупіа прівхаль; онь воротился, узнавь о твоей бользии; благослови его». Я сталь на кольна, и устремиль глаза мон на больнаго. Что жь?. Вивсто отца моего, вижу въ постели лежить мужикъ съ черной бородою, весело на меня поглядывая. Я въ недоумьни оборотился къ матушкь, говоря ей: Что это значить? Это не батюшка. И къ какой миз стати просить благословенія у мужика? — «Все равно, Петруша,» — отвъчала мнь матушка — «это твой посажений отець; подалуй у него ручку, и пусть онъ тебя благословить».... Я не соглашался. Тогда мужикъ вскочиль съ постели, выхватиль топорь изъ- за спины и сталь махать во всё стороны. Я хотыль бёжать .... и не могь; комната наполнилася мертвыми тёлами; я спотыкался о тёла и скользиль въ кровавыхъ лужахъ... Страшный мужикъ ласково меня кликаль, говоря: «Не бойсь, подойди подъ мое благословеніе».... Ужасъ и недоумёніе овладёли мною .... И въ эту минуту я проснулся; лошади стояли; Савельичь держаль меня за руку; говоря: «Выходи, сударь: пріёхали.»

— Куда прівхали? — спросиль я, протирая глаза. — «На постоялый дворъ. Господь помогь, наткнулись прямо на заборъ. Выходи, сударь, скоръе, да обогръйся.»

Я вышель изъ кибитки. Буранъ еще продолжался, хотя съ меньшею силою. Было такъ темно, что хоть глазъ выколи. Хозяинъ встрътилъ насъ у воротъ, держа фонарь подъ полою, и ввелъ меня въ горпицу, тъсную, но довольно чистую; лучина освъщала ее. На стънъ висъла винтовка и высокая казацкая шапка.

Хозяинъ, родомъ Яицкій казакъ, казался, мужикъ льтъ шестидесяти, еще свъжій и бодрый. Савельичь внесъ за мною погребецъ, потребоваль огня, чтобъ готовить чай, который никогда такъ не казался мнъ нуженъ. Хозяинъ пошелъ хлопотать.

— Гдв же вожатый? — спросиль я у Савельича. «Зльсь, ваше благородіе,» отвычаль мнь голось сверху. Я взглянуль на полати, и увильль черную бороду и два сверкающіе глаза, — Что, брать, прозябь? — «Какь не прозябнуть въ одномъ худенькомъ армякв! Быль тулупъ, да что гръха танть? заложиль вечоръ у цаловальника: морозъ показался невеликъ. » Въ эту минуту хоаяннъ вошелъ съ кипящимъ самоваромъ; я прелложиль вожатому нашему чашку чаю; мужикь савзъ съ полатей. Наружность его показалась мив замъчательна. Онъ быль льть сорока, росту средняго, худощавъ и широкоплечъ. Въ черной бородъ его показывалась просёдь; живые большіе глаза такъ и бъгали. Лице его имъло выражение довольно пріятное, но плутовское. Волоса были обстрижены въ кружокъ; на немъ былъ оборванный армякъ и Татарскія шаровары. Я поднесъ ему чашку чаю; онъ отвъдалъ и поморщился. «Ваше благородіе, сделайте мив такую милость — прикажите поднести стаканъ вина; чай не наше казацкое питье.» Я съ охотой исполниль его желаніе. Хозяинъ вынуль изъ ставца штофъ и стаканъ, подошель къ нему, и взглянувъ ему въ лице: «Эхе» — сказалъ онъ - сопять ты въ нашемъ краю! Отколь Богъ принесь?» — Вожатый мой мигнуль значительно и отвъчаль поговоркою: «Въ огородъ леталь, ко-

6

нопли клеваль; швырнула бабушка камушкомъ — да мимо. Ну, а что ваши?»

— Да что наши! — отвъчаль хозяинъ, продолжая иносказательный разговорь. — Стали-было
къ вечернъ звонить, да попадья не велитъ: попъ
въ гостяхъ, черти на погостъ. — «Молчи, дядя,» —
возразилъ мой бродяга — будетъ дождикъ, будутъ и грибки; а будутъ грибки, будетъ и кузовъ:
а теперь (тутъ опъ мигнулъ опять) заткни топоръ за спину: лъсничій ходитъ. Ваше благородіе! за ваше здоровье! — При сихъ словахъ
онъ взялъ стаканъ, перекрестился и выпилъ однимъ
духомъ. Потомъ поклонился мнъ, и воротился на
полати.

Я ничего не могъ тогда понять изъ этого воровскаго разговора; но послѣ уже догадался, что дѣло шло о дѣлахъ Яицкаго войска, въ то время только что усмиреннаго послѣ бунта 1772 года. Савельичь слушалъ съ видомъ большаго неудовольствія. Онъ посматривалъ съ подозрѣніемъ то на хозяина, то на вожатаго. Постоялый дворъ, или, по-тамошнему, ужеть, находился въ сторонѣ, въ степи, далече отъ всякаго селенія, и очень походилъ на разбойническую пристань. Но дѣлать было нечего. Нельзя было и подумать о продолженіи пути. Безпокойство Савельича очень меня забавляло. Между тѣмъ я расположился ночевать

и легъ на лавку. Савельичь ръшился убраться на печь; хозяннъ легъ на полу. Скоро вся изба захрапъла, и я заснулъ какъ убятый.

Проснувшись поутру довольно поздно, я увиавль, что буря утихла. Солние сіяло. Снъгъ дежаль ослепительной пеленою на необозримой степи. Лошади были запряжены. Я расплатился съ хозянномъ, который взяль съ насъ такую умфренную плату, что даже Савельичь съ нимъ не заспорилъ и не сталъ торговаться по своему обыкновенію, и вчерашнія подозрівнія изгладились совершенно изъ головы его. Я позвалъ вожатаго, благодариль за оказанную помочь, и вельль Савельнчу дать ему нолтину на-водку. Савельичь нахиурился. «Полтину на-водку!» — сказаль онъ, — «за что это? За то, что ты же изволиль подвезти его къ постоялому двору? Воля твоя, сударь: нътъ у насъ лишнихъ полтинъ. Всякому давать на-водку, такъ самому скоро придется голодать.» Я не могъ спорить съ Савельичемъ. Деньги, по моему объщанію, находились въ полномъ его распоряженіи. Мив было досадно однако жъ, что не могь отблагодарить человъка, выручившаго мени, если пе изъ бъды, то по крайней мъръ изъ очень непріятнаго положенія. Хорошо, сказаль я хладнокровно, если не хочешь дать полтину, то вынь ему что нибудь изъ моего платья. Онъ одътъ слишкомъ легко. Дай ему мой заячій тулупъ.

- «Помилуй, батюшка Петръ Андреичь!» сказаль Савельичь, «Зачемь ему твой заячій тулупь? Онь его пропьеть, собака, въ первомъ кабакь.»
- Это, старинушка, ужь не твоя цечаль сказаль мой бродяга, «пропью ли я или нътъ. Его благородіе мив жалуеть шубу съ своего плеча: его на то барская воля, а твое холошье дъло не спорить и слушаться.

«Бога ты не боишься, разбойникь!» — отвъчаль ему Савельичь сердитымь голосомъ. «Ты видишь, что дитя еще не смыслить, а ты и радъего обобрать, простоты его ради. Зачьмъ тебъбарскій тулупчикъ? Ты и не напялищь его на свои окаянныя плечища.»

- Прошу не умничать сказаль я своему дядькъ; сейчасъ неси сюда тулупъ.
- «Господи владыка!» простональ мой Савельичь. — «Заячій тулупь почти новешенькій! И добро кому, а то пьяниць огольлому!»

Однако заячій тулупъ явился. Мужичекъ тутъ же сталь его примъривать. Въ самомъ дѣлѣ, тулуцъ, изъ котораго усиѣлъ и я вырости, былъ немножко для него узокъ. Однако онъ кое-какъ умудрился, и надѣлъ его, распоровъ по нівамъ. Савельичь

чуть не завыль, услышавь, какъ нитки затрещали. Бродяга быль чрезвычайно доволень моимь подаркомь. Онъ проводиль меня до кибитки и сказаль съ низкимъ поклономъ: «Спасибо, ваше благородіе! Награди вась Госнодь за вашу добродьтель. Въкъ не забуду вашихъ милостей». — Онъ пошель въ свою сторону, а я отправился далье, не обращая вниманія на досаду Савельича, и скоро позабыль о вчерашней вьюгь, о своемь вожатомъ и о заячьемъ тулупь.

Прівчавъ въ Оренбургъ, я прямо явился къ генералу. Я увидель мущину роста высокаго, по уже сгорбленнаго старостію. Длинные волосы его были совсемъ бълы. Старый полинялый мундиръ папоминалъ воина временъ Анны Іоанновны, а въ его ръчи сильно отзывался Нъмецкій выговорь. Я подайь ему письмо оть батюшки. При имени его, онъ взглянулъ на меня быстро: «Поже мой!» сказаль, онъ. «Тафно-ли, кажется, Андрей Петровичь быль еще твоихъ льть; а теперь воть ушь какой у него молотець! Ахъ, фремя, фремя!» — Онъ распечаталь письмо и сталь читать его вполголоса, двлая свои замьчанія: «Милостивый государь Иванъ Карловичь, надъюсь, что ваше превосходительство»...... Это что ва серемоніи? Фуй, какъ ему не софісно! Конечно: дисциплина перво дело, но такъ ли пишутъ къ

старому камрать?.... «ваше превосходительство не забыло»... гм... «м... когда... покойнымь Фельдмаршаломь Мин.... походь... также и... Каролинку».... Эхе, брудерь! такь онь еще помнить стары наши проказь? «Теперь о дъль... Къ вамь моего повъсу»... гм.... »держать въ ежевыхъ рукавищахъ».... Что такое ещевы рукавищь? Это должно быть Русска поговоркъ... Что такое держать въ ещевыхъ рукавицахъ? — повториль онъ, обращаясь ко мвъ.

— Это значить — отвъчаль и ему съ видомъ какъ можно болье невиннымъ — обходиться ласково, не слишкомъ строго, даваръ побольше воли, держать въ ежевыхъ рукавицахъ.

«Гм, попимаю... и не давать ему воли» .... ньть, видно ешевы рукавицы значить не то .... «При семь... его паспорть» .. Гдь жь онь? А, воть ... «Отписать въ Семеновскій» .... Хорошо, хорошо : все будеть сдьлано ... «Позволишь безъ чиновь обнять себя и... старымъ товарищемъ и другомъ» — а! наконець догадался ... и прочая и прочая... Ну, батюшка» — сказаль онь, прочитавь письмо и отложивь въ сторону мой паспорть — «все будеть сдълано : ты будешь офицеромъ переведенъ въ \*\*\* полкъ, и чтобъ тебъ времени не терять, то завтра же поъзжай въ Бълогорскую кръпость, гдъ ты будешь въ командъ

капитана Миронова, добраго и честнаго человъка. Тамъ ты будешь на службъ настоящей, научишься дисциплинъ. Въ Оренбургъ дълатъ тебъ нечего; разсъяніе вредно молодому человъку. А сегодня милости просимъ отобъдать у меня.»

Часъ-отъ-часу не легче! подумалъ я про себя: къ чему послужило мнв то, что почти въ утробв матери я былъ уже гвардіи сержантомъ! Куда это меня завело? Въ \*\*\* полкъ и въ глухую крвпость на границу Киргизъ-Кайсацкихъ степей!.... Я отобъдалъ у Андрея Карловича, втроемъ съ его старымъ адъютантомъ. Строгая Нъмецкая экономія царствовала за его столомъ, и я думаю, что страхъ видъть иногда лишняго гостя за своею холостою трапезою былъ отчасти причиною поспъшнаго удаленія моего въ гарнизонъ. На другой день я простился съ генераломъ и отправился къ мъсту моего назначенія.

# ГЛАВА III.

крыпость.

Мы из Фортедін живент, Хабов зданть и воду пьемъ; А какъ лютые приги Придуть къ намъ на пироги, Зададикъ тостанъ пирунку; Зарядниъ киртечью пушку.

Солдатская писка.

Старниные люди, ной батюнка. *Неденест*а.

Бълогорская кръпость находилась въ сорока верстахъ отъ Оренбурга. Дорога шла по крутому берегу Яика. Ръка еще не замерзала, и ея свипцовыя волны грустно чернъли въ однообразныхъ берегахъ, покрытыхъ бълымъ снъгомъ. За ними простирались Киргизскія степи. Я погрузился въ размышленія, большею частію печальныя. Гарнизонная жизнь мало имъла для меня привлекательности. Я старался вообразить себъ капитана Миронова, моего буду-

щаго начальника, и представляль его строгимъ, сердитымъ старикомъ, не знающимъ ничего, кромв своей службы, и готовымь за всякую безделицу сажать меня подъ аресть на хльбъ и на воду. Между тымь начало смеркаться. Мы ыхали довольно скоро. Далече ли до кръпости? — спросилъ я у своего ямщика. — «Недалече» — отвъчалъ онъ. «Вонъ ужь видна.» — Я глядвлъ во всв стороны, ожидая увидьть грозные бастіоны, башни и валь; но ничего не видаль, кромв деревушки, окруженной бревенчатымъ заборомъ. Съ одной стороны стояли три или четыре скирда свиа, полуванесенные свыгомъ; съ другой скривившаяся мельница, съ дубочными крыдьями, дениво опущенными. Гдъ же кръпость? — спросиль я съ удивленіемъ. — «Да воть она» — отвъчаль янщикь, указывая на деревушку, и съ этимъ словомъ мы въ нее въвхали. У воротъ увидвлъ я старую чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большею частію покрыты соломою. Я вельль вхать къ коменданту, и черезъ минуту кибитка остановилась передъ деревяннымъ домикомъ, выстроеннымъ на высокомъ мъсть, близъ деревянной же церкви.

Никто не встрътилъ меня. Я пошелъ въ съни и отворилъ дверь въ переднюю. Старый инвалидъ, сидя на столъ, нашивалъ синюю заплату на локоть

зеленаго импания. Я вельдь ему доложить обо мив. «Войди, батюшка» — отвъчаль инвадиль: «наши дома.» Я вошель въ чистенькую комнатку. убранную постаринному. Въ углу стояль шкафъ съ посудой; на стънъ висьль дипломъ офицерскій за стекломъ и въ рамкъ; около него красовались лубочныя картинки, представляющія взятіе Кистрина и Очакова, также выборъ невъсты и погребеніе кота. У окна седьла старушка въ тьлогрыйкь и съ платкомъ на головъ. Она разматывала нитки, которыя держаль, распяливь на рукахь, кривой старичекъ въ офицерсковъ мундиръ. «Что вамъ угодно, батюшка?» — спросила она, продолжая свое занятіе. Я отвічаль, что прівхаль на службу и явился но долгу своему къ господину капитану, и съ этимъ словомъ обратился-было къ кривому старичку, принимая его за коменданта; но хозяйка неребила затверженную иною ръчь. «Ивана Куз-<sup>ч</sup>мича дома нътъ» — сказала она; «онъ ношелъ въ гости къ отцу Герасиму; да все равно, батюшка, ди его хозяйка. Прошу любить и жаловать. Садись, батюшка.» Она кликнула девку и велела ей нозвать урядника. Старичекъ своимъ одинокимъ глазомь поглядываль на меня съ любопытствомъ. «Смъю спросить» — сказаль онъ; «вы въ какомъ полку изволили служить?» Я удовлетвориль его любопытству. «А сивю спросить» — продолжалъ

онъ, «зачъмъ изволили вы перейти изъ гвардіи въ гаринзонъ?» Я отвъчалъ, что такова была водя начальства. «Чаятельно, за неприличные гвардіи офицеру ноступки?» — продолжаль неутомимый вопрошатель. — «Полно врать пустяки» — сказала ему капитанша; — «ты видиць, молодой человъкъ съ дороги усталь; ему не до тебя . . . . (держи-ка руки прявве . . . . ). А ты, мой батюнка» — продолжала она, обращаясь ко мив — «не печалься, тто тебя упекан въ наше захолустье. Не ты первый, не ты последній. Стерпится, слюбится. Швабринъ Алексъй Иванычь воть ужь патый голь какъ къ намъ переведенъ за смертоубійство. Богъ знаеть, какой грвхъ его попуталь; онь, изволишь видьть, повхаль за городъ съ однимъ поручикомъ, да взяди съ собою шпаги да и ну другь въ друга пырять, а Алексви Иванычь и закололь поручика. да еще при двухъ свидътеляхъ! Что прикажешь двлать? На грвхъ мастера нвть.»

Въ эту минуту вошелъ урядникъ, молодой и статный казакъ. «Максимычь!» — сказала ему капитанша. — «Отведи г. офицеру квартиру, да почище.» — «Слушаю, Василиса Егоровна, — отвъчаль урядникъ. — Не помъстить ли его благородіе къ Ивану Полежаеву?» — «Врешь, Максимычь» — сказала капитанша: «у Полежаева и такъ тъсно; онъ же инъ кумъ, и поминтъ, что мы его началь-

ники. Отведи г. офицера .... какъ ваше имя и отечество, мой батюшка?» — Петръ Андреичь. — «Отведи Петра Андреича къ Семену Кузову. Онъ, мошенникъ, лошадь свою пустилъ ко мив въ огодля се се до благополучно?»

—Все, слава Богу, тихо, — отвівчаль казакь; — только капраль Прохоровь подрадся въ банів съ Устиньей Пегулиной за шайку горячей воды.

«Иванъ Игнатьичь! — сказала капитанша кривому старичку — «Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто виноватъ. Да обоихъ и накажи. Ну, Максимычь, ступай себъ съ Богомъ. Петръ Андреичь, Максимычь отведетъ васъ на вашу квартиру.»

Я откланялся. Урядникъ привелъ мепя въ избу, стоявщую на высокомъ берегу ръки, на самомъ краю кръпости. Половина избы занята была семьею Семена Кузова, другую отвели мив. Она состояла изъ одной горницы довольно опрятной, раздъленной надвое перегородкой. Савельичь сталъ въ ней распоряжаться; я сталъглядъть въ узенькое окошко. Передо мною простиралась печальная степь. Намскось стояло несколько избушекъ; во улице бродило несколько курицъ. Старуха, стоя на крыльце съ корытомъ, кликала свиней, которыя отвечали ей дружелюбнымъ хрюканьемъ. И вотъ въ какой стороне осужденъ я былъ проводить мою моло-

дость! Тоска взяла меня; я отошель оть окопіка и легь спать безъ ужива, не смотря на увіщанія Савельича, который повторяль съ сокрушеніемь: «Господи владыка! ничего кушать не изволить! Что скажеть барыня, коли дитя занеможеть?»

На другой день поутру я только-что сталь ольваться, какъ дверь отворилась и ко инв вошель молодой офицерь невысокаго роста, съ лицемъ смуглы т и отмънно некрасивымъ, но чрезвычайно живымъ. «Извините меня» — сказалъ онъ мнв по-французки — «что я безъ церемоніи прихожу съ вами познакомиться. Вчера узналъ я о вашемъ прівздв; желаніе увидьть наконець человьческое дине такъ овладъло мною, что и не вытеривлъ. Вы это поймете, когда проживете здесь еще несколько времени.» — Я догадался, что это быль офицеръ, выписанный изъ гвардіи за поединокъ. Мы тотчась познакомились. Швабринь быль очень неглупъ. Разговоръ его былъ остеръ и заниматеденъ. Онъ съ большой веселостію описаль мнв сенейство коменданта, его общество и край, куда вавела меня судьба. Я смінялся от чистаго сердца, какъ вошель ко мнв тоть самый инвалидь, который чистиль мундирь въ передней коменданта, и отъ имени Василисы Егоровны позвалъ меня къ нимъ объдать. Швабринъ вызвался итти со мною BEECTS.

Подходя къ комендантскому дому, мы увидьли на площадкъ человъкъ двадцать старенькихъ инвалидовъ съ длинными косами и въ треугольныхъ шляпахъ. Они выстроены были во фрунтъ. Впереди стоялъ комендантъ, старикъ бодрой и высокаго роста, въ колпакъ и въ китайчатомъ халатъ. Увидя насъ, онъ къ намъ подошелъ, сказалъ инъ нъсколько ласковыхъ словъ, и сталъ опять командоватъ. Мы остановилисъ-было смотрътъ на ученіе; но онъ просилъ насъ итти къ Василисъ Егоровнъ, объщаясъ быть вслъдъ за нами. «А здъсъ» — прибавилъ онъ — «нечего вамъ смотръть.»

Василиса Егоровна приняла насъ запросто и радушно, и обощлась со мною какъ бы въкъ была внакома. Инвалидъ и Палашка накрывали столъ. Что это мой Иванъ Кузмичь сегодня такъ заучился!» — сказала комендантща. «Палашка, позови барина объдать. Да гдъ же Маша?» — Тутъ вошла дъвушка лътъ осьмнадцати, круглолицая, румяная, съ свътлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которыя у ней такъ и горъли. Съ перваго взгляда она не очень мнъ понравилась. Я смотрълъ на нее съ предубъжденіемъ: Швабринъ описалъ мнъ Машу, капитанскую дочь, совершенною дурочкою. Марья Ивановна съла въ уголъ и стала шить. Между тъмъ подали щи. Василиса Егоровна, не видя мужа, вторично послала за нимъ

Палашку. «Скажи барину: гости-де ждуть, щи простынуть; слава Богу, ученье не уйдеть; успьеть накричаться.» — Капитань вскорь явился, сопровождаемый кривымь старичкомь. «Что это, мой батюшка?» — сказала ему жена, «кушанье давнымъ-давно подано, а тебя не дозовешься.» — А слышь ты, Василиса Егоровна, — отвъчаль Ивань Кузмичь — я быль запять службой: солдатушекъ училь.

«И, полно!» — возразила капитанша. — «Только слава, что солдать учишь: ни имъ служба не дается, ни ты въ ней толку не въдаешь. Сидълъ бы дома, да Богу молился, такъ было бы лучие. Дорогіе гости, милости просимъ за-столъ.»

Мы свли обвдать. Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами: кто мои родители, живы ли они, гдв живуть и каково ихъ состояніе? Услыша, что у батюшки триста душть крестьянь, «легко ли!» — сказала она; «въдь есть же на свъть богатые люди! А у насъ, мой батюшка, всего-то душъ одна дъвка Палашка; да слава Богу, живемъ помаленьку. Одна бъда: Маша; дъвка на выданьи, а какое у ней приданое? частый гребень, да въникъ, да алтынъ денегь (прости Богь!), съ чъмъ въ баню сходить. Хорошо, коли найдется добрый человъкъ; а то сиди себъ въ дъвкахъ въковъчной чевъстою.» — Я

ваглянуль на Марью Ивановну; она вся покрасивда, и даже слезы капнули на ея тарелку. Мив стало жаль ея, и я спешиль переменить разговорь. Я слыналь — сказаль я довольно некстати — что на вашу крипость собираются напасть Башкирцы. «Отъ кого, батюшка, ты изволиль слышать?» — спросиль Иванъ Кузмичь. — Миъ такъ сказывали въ Оренбургъ — отвъчалъ я. «Пустяки!» — сказаль коменданть. «У насъ давно ничего не слыхать. Башкирцы — народъ напуганный, да и Киргизцы проучены. Не бось, на васъ не сунутся; а насунутся, такъ я такую задамъ осрастку, что дътъ на десять угомоню. - И вамъ не страшно — продолжаль я, обращаясь къ капитаншь — оставаться въ крвпости, подверженной такимъ опасностямъ? — «Привычка, мой батюшка» - отвъчала она. «Тому льть двадцать, какъ насъ изъ полка перевели сюда, и не приведи Господи, какъ я боялась проклятыхъ этихъ нехристей! Какъ завижу, бывало, рысьи шапки, да какъ заслышу ихъ визгъ, віришь ли, отецъ мой, сердце такъ и замретъ! А тенерь такъ привыкла, что и съ места не тронусь, какъ придуть намъ сказать, что злодви около крвности рыщуть.»

— Василиса Егоровна прехрабрая дама — замытиль важно Швабринь. — Ивань Кузмичь можеть это засвидьтельствовать.

- «Да, слышь ты,» сказаль Иванъ Кузинчь; баба-«то не робкаго десятка.»
- A Марья Ивановна? спросиль я; также ли сивла, какъ и вы?

«Сивла ли Маша? — отвъчала ен мать. «Нъть, Маша трусиха. До сихъ поръ не можеть слышать выстръла изъ ружья: такъ и затрепещется. А какъ тому два года Иванъ Кузмичь выдумаль въ мои имянины палить изъ нашей пушки, такъ она, моя голубушка, чуть со страха на тотъ свъть не отправилась. Съ тъхъ поръ ужъ и не палимъ изъ проклятой пушки.»

Мы встали изъ-за стола. Капитанъ съ капитаншею отправились спать; а я пошелъ къ Швабрину съ которымъ и провелъ цълый вечеръ.

Toxs VII.

### LJARA IV.

### поединокъ.

— Инъ наволь, и стань не въ незитуру. Поснотрящь, проколю кака и твею фигуру

Examens.

Прошло нѣсколько недѣль, и жизнь моя въ Бѣлогорской крѣпости сдѣлалась для меня не только сносною, но даже и пріятною. Въ домѣ коменданта быль я принять какъ родной. Мужъ и жена были люди самые почтенные. Иванъ Кузмичь, выпледшій въ офицеры изъ солдатскихъ дѣтей, быль человѣкъ необразованный и простой, но самый честный и добрый. Жена его имъ управляла, что согласовалось съ его безпечностію. Василиса Егоровна и на дѣла службы ємотрѣла какъ на свои хозяйскія, и управляла крѣпостію такъ

точно, какъ и своимъ домкомъ. Марья Ивановна скоро перестала со мною дичиться. Мы познакомились. Я въ ней нашелъ благоразумную и чувствительную дввушку. Незамътнымъ образомъ я привязался къ доброму семейству, даже къ Ивапу Игнатьичу, кривому гарнизонному поручику, о которомъ Швабринъ выдумалъ, будто бы онъ былъ въ непозволительной связи съ Василисой Егоровной, что не имъло и тъни правдоподобія; но Швабринъ о томъ не безпокоился.

Я быль произведень въ офицеры. Служба меня не отягощала. Въ богоспасаемой крипости не было ни смотровъ, ни ученій, ни карауловъ. Коменданть но собственной охоть училь иногда своихъ солдать; но еще не могь добиться, чтобы всв они внали, которан сторона праван, которан леван. У Швабрина было нъсколько Французскихъ книгъ. Я сталь читать, и во мнв пробудилась охота къ литературь. По утрамъ я читаль, упраживлся въ нереводахъ, а иногда и въ сочинении стиховъ. Объдаль почти всегда у коменданта, гдъ обыкновенно проводиль остатокъ дня, и туда вечеромъ иногда являлся отецъ Герасимъ съ женою Акулиной Памфиловной, первою въстовщицею во всемъ околодив. Съ А. И. Швабринымъ, разумвется, видьлся я каждый день; но чась оть часу бесьда его становилась для меня менве пріятною. Всегдашнія шутки его на счеть семьи коменданта мнв очень не нравились, особенно колкія замвчанія о Марьв Ивановнв. Другаго общества въ крвпости не было; но я другаго и не желаль.

Не смотря на предсказанія, Башкирцы не возмущались. Спокойствіе царствовало вокругь нащей крівности. Но миръ быль прервань незапнымів междоусобіємъ.

Я ужъ сказываль, что я занимался литературою. Опыты мои, для тогдашняго времени, были изрядны, и Александръ Петровичь Сумароковъ, нъсколько лътъ послъ, очень ихъ похвалялъ. Однажды удалосъ мив написать пъсеньку, которою быль я доволенъ. Извъстно, что сочинители иногда подъ видомъ требованія совътовъ, ищутъ благосклоннаго слушателя. И такъ, переписавъ мою пъсеньку, я понесъ ее къ Швабрину, который одинъ во всей кръпости могъ оцънить произведение стихотворца. Послъ маленькаго предисловія, вынуль я изъ кармана свою тетрадку и прочель ему слъдующіе стишки:

Мысль любовну истребляя, Тщусь прекрасную забыть. И ахъ, Машу избъгая, Мышлю вольность получить! Но глаза, что мя планили, Всеминутно предо мной; Они духъ во мнъ смутили, Сокрушили мой покой.

Ты, узнавъ мон напасти, , Сжалься, Маша, надо мной; Зря меня въ сей лютой части, И что я плъненъ тобой.

Какъ ты это находищь? — спросиль я Швабрина, ожидая похвалы, какъ дани, мнв непремвино сльдующей. Но къ великой моей досадь, Швабринь, обыкновенно снисходительный, ръшительно объявиль, что пъсня моя нехороша.

Почему такъ? — спросидъ я его, скрывая свою досаду.

«Потому» — отвъчаль онъ — «что такіе стихи достойны учителя моего, Василья Кирилыча Тредьяковскаго, и очень напоминають мнв его любовные куплетцы.

Туть онь взяль оть меня тетрадку и началь немилосердно разбирать каждый стихъ и каждое слово, издъваясь надо мной самымъ колкимъ образомъ. Я не вытерпълъ, вырваль изъ рукъ его мою тетрадку и сказалъ, что ужъвъжизнь не покажу ему своихъ сочиненій. Швабринъ посмъялся и надъ этой, угрозою.—«Посмотримъ, сказалъ онъ—«сдержишь

ли ты свое слово: стихотворцамъ нуженъ слушатель, какъ Ивану Кузмичу графинчикъ водки передъ объдомъ. А кто эта Маша, передъ которой изъясняешься въ нъжной страсти и въ любовной напасти? Ужъ не Марья ль Ивановна?»

— Не твое дѣло — отвѣчалъ я нахмурясь кто бы ни была эта Маша. Не требую ни твоего миѣнія, ни твоихъ догадокъ.

«Ого! Самолюбивый стихотворець и скромный любовникь! — продолжаль Швабринь, чась-отьчасу болье раздражая меня; — «но послушай дружескаго совъта: коли ты хочешь успъть, то совътую дъйствовать не пъсеньками.»

— Что это, сударь, значить? Изволь объясниться.

«Съ охотою. Это значить, что ежели хочень, чтобъ Маша Миронова ходила къ тебъ въ сумерки, то вмъсто нъжныхъ стишковъ подари ей нару серегъ.» (даладу

Кровь моя закипъла. А почему ты объ ней такаго мнънія? — спросиль я, съ трудомъ удерживая свое негодованіе.

«А потому, отвъчаль онъсъ адской усмъшкою, что знаю по опыту ея нравъ и обычай,»

— Ты лжешь, мерзавець! — вскричаль я въ бъщенствъ — ты лжешь самымъ безстыднымъ образомъ.

Швабринъ перемънился въ лицъ. «Это тебъ такъ не пройдетъ» — сказалъ онъ, стиснувъ мнъ руку. «Вы мнъ дадите сатисфакцію.»

— Изволь; когда хочешь! — отвъчалъ я обрадовавшись. Въ эту минуту я готовъ былъ растерзать его.

Я тотчасъ отправился къ Ивану Игнатьичу, и засталь его съ иголкою въ рукахъ: по препорученію комендантии, онъ нанизываль грибы для сушенья на зиму. «А, Петръ Андреичь! »— скаваль онъ увидя меня; «добро пожаловать! Какъ это васъ Богъ принесъ? по какому дълу, смъю спросить?» Я въ короткихъ словахъ объяснилъ ему, что поссорился съ Алексвемъ Иванычемъ, а его, Ивана Игнатьича, прошу быть моимъ секундантомъ. Иванъ Игнатьичь выслушалъ меня со вниманіемъ, вытараща на меня свой единственный глазъ. «Вы изволите говорить» — сказаль онъ миъ — «что хотите Алексъя Иваныча заколоть, и желаете, чтобъ я при томъ былъ свидътелемъ? Такъ-ли, смъю спросить?»

#### — Точно такъ.

«Помилуйте, Петръ Андреичь! Что это вы затънли! Вы съ Алексвемъ Иванычемъ побранились? Велика бъда! Брань на вороту не виснетъ. Онъ васъ побранилъ, а вы его выругайте; онъ васъ въ рыло, а вы его въ ухо, въ другое, въ третье — и разойдитесь; а мы вась ужь помиримь. А то: доброе ли дело заколоть своего ближниго, смею спросить? И добро бъ ужъ закололи вы его: Богъ съ нимъ, съ Алексемъ Иванычемъ; я и самъ до него не охотникъ. Ну, а если онъ васъ просверлитъ? Начто это будетъ похоже? Кто будетъ въ дуракахъ, смею спросить?»

Разсужденія благоразумнаго поручика не поколебали меня. Я остался при своемъ намвренія. «Какъ вамъ угодно» — сказаль Иванъ Игнатьичь; «двлайте, какъ разумвете. Да зачвмъ же мнв туть быть свидвтелемъ? Къ какой стати? Люди дерутся; что за невидальщина, смвю спросить? Слава Богу, ходилъ я подъ Шведа и подъ Турку: всего насмотрвлся,»

Я кое-какъ сталъ изънснять ему должность секунданта, но Иванъ Игнатьичь никакъ не могъ меня понять. «Воля ваша» — сказалъ онъ. «Коли ужъ мнъ и вмъшаться въ это дъло, такъ развъ пойти къ Ивану Кузмичу, да донести ему по долгу службы, что въ фортеціи умышляется злодъйствіе, противное казенному интересу: не благоугодно ли будетъ господину коменданту принять надлежащія мъры»....

. Я испугался и сталъ просить Ивана Игнатьича ничего не сказывать коменданту; пасилу его уго-

лего отступиться.

Вечеръ провелъ я, по обыкновению своему, у коменданта. Я старался казаться веселымъ и равнодушнымъ, дабы не подать никакаго подозрвнія и избъгнуть докучныхъ вопросовъ; но признаюсь, н не имъль того хладнокровін, которымь хвалятся почти всегда тв, которые находились въ моемъ положенія. Въ этотъ вечерь я расположень быль къ нъжности и къ умилению. Марын Ивановна нравилась мив болве обыкновеннаго. Мысль, что, можеть быть, вижу ее въ последній разь, придавала ей въ моихъ глазахъ что - то трогательное. Швабринъ явился туть же. Я отвель его въ сторону, и увъдомилъ его о своемъ разговоръ съ Иваномъ Игнатьичемъ. «Зачемъ намъ секунданты? сказаль онь мив сухо: «безь нихь обойдемся:» Мы условились драться за скирдами, что находились подль крыпости, и явиться туда на другой день въ седьмомъ часу утра. Мы разговаривали, повидимому, такъ дружелюбно, что Иванъ Игнатьичь отъ радости проболтался. «Давно бы такъ» — сказалъ онъ мнв съ довольнымъ видомъ; «худой миръ лучше доброй ссоры, а и нечестень, такъ здоровъ.»

«Что, что, Иванъ Игнатъичь?» — сказала комендантша, которая въ углу гадала въ карты; «я не вслушалась.» Иванъ Игнатънчъ, замътивъ во мнъ знаки неудовольствія и вспомня свое объщаніе, смутился и не зналъ, что отвъчать. Щвабринъ подоспълъ къ нему на помощь.

- «Иванъ Игнатьичь» сказаль онъ «ободряеть нашу мировую.
- А съ къмъ это, мой батюшка, ты ссорился? «Мы было-поспорили довольно крупно съ Петромъ Андреичемъ.»
  - За что такъ?
- «За сущую безділицу: за піссеньку, Василиса Егоровна.»
- Нашли за что ссориться! за пѣсеньку!... да какъ же это случилось?
- «Да вотъ какъ: Петръ Андреичь сочинилъ недавно пъсню и сегодня запълъ ее при миъ, а я затянулъ мою любимую:

Капитанская дочь, Не ходи гулять въ полночь.

Выпила разладица. Петръ Андреичь было и разсердился; но потомъ разсудилъ, что всякъ воленъ пъть, что кому угодно. Тъмъ и дъло кончилось.»

Безстыдство Швабрина чуть меня не взбъсило; но никто, кромъ меня, не поняль грубыхъ его обиняковъ; по крайней мъръ, никто не обратилъ на нихъ вниманія. Отъ пъсенекъ разговоръ обра-

тился къ стихотворцамъ, и комендантъ замѣтилъ, что всѣ они люди безпутные и горькіе пьяницы, и дружески совѣтоваль мнѣ оставить стихотворство, какъ дѣло службѣ противное и ни къ чему доброму не доводящее.

Присутствіе Швабрина было мив несноспо. Я скоро простился съ комендантомъ и съ его семействомъ; пришедъ домой, осмотрвлъ свою пшагу; попробовалъ ен конецъ и легъ спать, приказавъ Савельичу разбудить меня въ седьмомъ часу.

На другой день въ назначенное время и стоялъ уже за скирдами, выжидая моего противника. Вскоръ и онъ явился. «Насъ могутъ застать» — сказалъ онъ мнѣ; «надобно поспъшить.» Мы сняли мундиры, остались въ однихъ камзолахъ и обнажили шпаги. Въ эту минуту изъ-за скирда вдругъ появился Иванъ Игнатьичь и человъкъ пять инвалидовъ. Онъ потребовалъ насъ къ коменданту. Мы повиновались съ досадою; солдаты насъ окружили, и мы отправились въ крѣпость вслѣдъ за Иваномъ Игнатьичемъ, который велъ насъ въ торжествъ, шагая съ удивительной важностію.

Мы вошли въ комендантскій домъ. Иванъ Игнатьичь отвориль двери, провозгласивъ торжественно: «привель!» Насъ встрѣтила Василиса Егоровна. «Ахъ, мои батюшки! На что это похоже? какъ? что? въ нашей крѣпости заводить смертоубійство! Ивань Кузмичь, сейчась ихъ подъ аресть! Петръ Андреичь! Алексви Иванычь! подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте. Палашка, отнеси эти шпаги въ чуланъ. Петръ Андреичь! Этого я отъ тебя не ожидала. Какъ тебъ не совъстно? Добро Алексъй Иванычь: онъ за душегубство и изъ гвардіи выписанъ, онъ и въ Господа Бога не въруеть; а ты-то что? туда же възешь?

Иванъ Кузмичь вполнъ соглашался съ своею супругою и приговариваль: «А слышь ты, Василиса Егоровна правду говорить. Поединки формально запрещены въ воинскомъ артикуль. » Между темъ Палашка взила у насъ наши шпаги и отнесла въ чуланъ. Я не могь не засмъяться. Швабринъ сохраниль свою важность. «При всемъ моемъ уваженін къ вамъ» — сказаль онъ ей хладнокровно — не могу не замътить, что напрасно вы изволите безпокоиться, подвергая насъ вашему суду. Предоставьте это Ивану Кузмичу: это его дело».--Ахъ, мой батюшка! — возразила комендантша; да развъ мужъ и жена не единъ духъ и едина плоть? Иванъ Кузмичь! Что ты зъваешь? Сейчасъ разсади ихъ по разнымъ угламъ на хльбъ да на воду, чтобъ у нихъ дурь-то прошла; да пусть отецъ Герасимъ наложитъ на нихъ эпитемію, чтобъ молили у Бога прощенія, да каялись нередъ людьми.

Иванъ Кузиичь не зналь, на что рышиться. Марыя Ивановна была чрезвычайно бледна. Мало по малу буря утихла; комендантию усноконлась и ваставила насъ другъ друга поцаловать. Палашка принесла намъ наши шпаги. Мы вышли отъ коменданта, повидимому, примиренные. Иванъ Игнатычь насъ сопровождаль. — Какь вамь не стыдно было, сказаль я ему сердито, доносить на насъ коменданту после того, какъ дали мне слово того не делать? — «Какъ Богь свять, я Ивану Кузмичу того не говорилъ» — отвъчалъ онь: «Василиса Егоровна вывъдала все отъ меня. Она всемъ и распорядилась безъ ведома коменданта. Впрочемъ, слава Богу, что все такъ кончилось.» Съ этимъ словомъ онъ новернуль домой, а Швабринъ и я остались наединъ. Наше дъло этимъ кончеться не можеть — сказаль я ему. «Конечно» — отвъчалъ Швабринъ; «вы своею кровью будете отвъчать инъ за вашу дерзость; но за нами въроятно станутъ присматривать. Нъсколько дней намъ должно будетъ притворяться. До свиданія!» — И мы разстались, какъ ни въ чемъ не бывали.

Возратись къ коменданту, и но обыкновению своему подсель къ Марье Ивановне. Ивана Кузмича не было дома; Василиса Егоровна занита была хозийствомъ. Мы разговаривали вполго-

доса. Марья Ивановна съ пъжностію выговаривала мить за безпокойство, причиненное встыть мосю ссорою съ Швабринымъ. «Я такъ и обмерла» — сказала она — «когда сказали намъ, что вы памърены биться на пшагахъ. Какъ мущины странны! За одно слово, о которомъ чрезъ недълю върно бъ. они позабыли, готовы ръзаться и жертвовать не только жизнію, но и совъстію и благополучіемъ тъхъ, которые... Но я увърена, что не вы зачинщики ссоры. Върно виновать Алексъй Иванычь.»

— A почему же вы такъ думаете, Марья Ивановна?

«Да такъ... онъ такой насмѣшникъ! Я не люблю Алексѣя Иваныча. Онъ оченъ мнъ противенъ; а странио: ни зачто бъ я не хотѣла, чтобъ и я ему также не нравилась. Это меня безнокоило бы страхъ.»

— A какъ вы думаете, Марья Ивановна? **Нра**витесь ли вы ему, или нътъ?

Марья Пвановна заикнулась и покрасныла. «Мны кажется» — сказала она, «я думаю, что нравлюсь».

- Почему же вамь такь кажется?
- «Потому что онъ за меня сватался.»
- Сватался! Онъ за васъ сватался? Когда же?
- «Въ прошломъ году. Мъсяца за два до вашего прівзда.»

### — И вы не пошля?

Слова Марьи Ивановны открыли мив глаза и объяснили многое. Я поняль упорное злорвчіе, которымь Швабринь ее преслідоваль. Вівроятно, замічаль онь нашу взаимную склонность и старался отвлечь насъ другь оть друга. Слова, подавшія моводь къ нашей ссорі, показались мив еще боліве гнусными, когда вмісто грубой и непристойной насмішки, увиділь я въ нихь обдутивня манную клевету. Желаніе наказать дерзкаго злоязычника сділалось во мив еще сильніе, и я съ нетерпівніємь сталь ожидать удобнаго случая.

Я дожидался недолго. На другой день, когда сидълъ я за элегіей и грызъ перо въ ожиданіи рифмы, Швабринъ постучался подъ моимъ окошкомъ. Я оставилъ перо, взялъ шпагу и къ немувышелъ. «Зачъмъ откладывать?» — сказалъ мнъ Швабринъ; «за нами не смотрятъ. Сойдемъ къ ръкъ. Тамъ никто намъ не помъщаетъ. Мы отправились, молча. Спустясь по крутой тропинкъ, мы остановилисъ у самой ръки и обнажили шпаги. Швабринъ былъ искуснъе меня, но я сильнъе и

смълье, и monsieur Бопре, бывшій нькогда солдатомъ, даль мнв ньсколько уроковъ въ фехтованій, которыми я и воспользовался. Швабринъ не ожидаль найти во мнв столь опаснаго противника. Долго мы не могли сдълать другъ другу никакого вреда; наконецъ, примътя, что Швабринъ ослабъваетъ, я сталь съ живостію на него наступать и загналь его почти въ самую ръку. Вдругъ услышаль я свое имя, громко произнесенное. Я оглянулся, и увидъль Савельича, сбъгающаго ко мнв по нагорной тропинкъ . . . Въ это самое время меня сильно кольнуло въ грудь пониже праваго илеча; я упаль и лишился чувствъ.

# ГЛАВА V.

лювовь.

Ахъ ты , дъжи, дъжи кросчин; Не ходи, дъвка, полода замужи: Ты спроси, дъвка, отца, матери, Отца, матери, роду племени; Вакопи, девия, ума-разума, Уна-разуна, приданго.

Иженя наподная

Вуде лучие непя найдешь, позабудешь, Если хуме непя найдель, веспомянешь

To me.

Очнувшись, я нъсколько времени не могь опомниться и не понималь, что со мною сделалось. Я лежаль на кровати, въ незнакомой горниць, и чувствоваль большую слабость. Передо мною стояль Савельнчь со севчкою въ рукахъ. Кто-то бережно развиваль перевязи, которыми грудь и плечо были у меня стянуты. Мало-по-малу мысли мои прояснились. Я воспомниль свой поединокь, и догадался, что быль раненъ. Въ эту минуту TOMS VII.

скрыпнула дверь. «Что? каковъ?» — произнесъ пошенту голось, отъ котораго я затрепеталь. — Все въ одномъ положени, - отвъчалъ Савельнчь со вздохомъ; — все безъ памяти, вотъ уже пятыя сутки. — Я хотъль оборотиться, но не могь. Гав я? кто завсь? сказаль я сь усиліемь. Марья Ивановна подопіла къ моей кровати и наклонилась ко мнв. «Что? какъ вы себя чувствуете?» скавала она. Слава Богу — отвъчалъ я слабымъ голосомъ. Это вы , Марья Ивановна? Скажите мив..... я не въ силахъ быль продолжать, и заполчаль. Савельичь ахнуль. Радость изобразилась на его лиць. «Опомичася! опомичася!» — новторяль онъ. «Слава тебъ, Владыка! Ну, батюшка Петръ Андремчь! напугаль ты меня! легко ли? пятыя сутки!»... Марья Ивановна перервала его ръчь. «Не говори съ нимъ много, Савельить» — сказала она. «Онъ еще слабъ». Она вышла и тихонько притворила дверь. Мысли мои волновались. И такъ я быль вь домв коменданта; Марыя Ивановна входила ко мив. Я котвль сделать Савельниу ивкорые вопросы, но старикь заиоталь головою и затинуль себь уши. Я съ досадою закрыль глаза и вскорв забылся сномъ.

Проснувшись, подозваль и Савельича, и вивсто его увидьль передъ собою Марью Ивановну; аптельскій голось ен меня привытствоваль. Не могу

выразить сладостнаго чувства, овладввшаго мною въ эту минуту. Я схватиль ея руку и прильнуль къ ней, обливая слезами умиленія. Маша не отрывала ее... и вдругь ея губки коснулись моей щеки, и я почувствоваль ихъ жаркій и свіжій нопалуй. Огонь пробіжаль по мнів. Милая, добрая Марья Ивановна — сказаль я ей — будь моею женою, согласись на мое стастіе. — Она омомнилась. «Ради Вога, уснокойтесь» — сказала она, отнявь у меня свою руку. «Вы еще въ опасности: рана межеть открыться. Поберегите себя хоть для меня.» Съ этимъ словомъ она ушла, оставя меня въ упоеніи восторга. Счастіе воскресило меня. Она будеть моя! она меня любить! Эта мысль наполняла все мое существоваміе.

Съ той поры мив часъ-отъ-часу становилось лучие. Меня лечилъ полковой циризаникъ, мбо въ крвности другаго лекаря не было, и, славу Богу, не уминчалъ. Молодость и природа ускорили мое выздоровленіе. Все семейство коменданта за мисю ухаживало. Марья Ивановна отъ меня не откодила. Разумвется, при первомъ удобномъ случав и принялся за прерванное объясненіе, и Марья Ивановна выслушала меня теривливае. Она безо всякаго жеманства призналась мив въ осрдечной склонности и сказала, что ел родители конечно рады будуть ел счастію. «Но подумай хорошень-

ко» --- прибавила она; «со стороны твоихъ родныхъ не будетъ ли препятствія?»

Я задумался. Въ нѣжности матушкиной я не сомнѣвался; но, зная нравъ и образъ мыслей отца, я чувствоваль, что любовь моя не слишкомъ его тронеть, и что онъ будетъ на нее смотрѣть, какъ на блажь молодаго человѣка. Я чистосердечно признался въ томъ Маръѣ Ивановнѣ, и рѣшился однако писать къ батюшкѣ какъ мож о краснорѣчивѣе, прося родительскаго благословенія. Я показаль письмо Маръѣ Ивановнѣ, которая нашла его столь убъдительнымъ и трогательнымъ, что не сомнѣвалась въ успѣхѣ его, и предалась чуствамъ нѣжнаго своего сердца со всею довърчивостію молодости и любви.

Со Швабринымъ я помирился въ первые дни моего выздоровленія. Иванъ Кузмичь, выговаривая мнѣ за поединокъ, сказалъ мнѣ! «Эхъ, Петръ Андреичь! надлежало бы мнѣ посадить тебя подъ арестъ, да ты ужъ и безъ того наказанъ. А Алексъй Иванычь у меня таки-сидитъ въ хлѣбномъ магазинъ подъ карауломъ, и шпага его подъ замкомъ у Василисы Егоровны. Пускай онъ себъ надумается, да раскается.» — Я слишкомъ былъ счастливъ, чтобъ хранить въ сердцѣ чувство непріязненное. Я сталъ просить за Швабрина, и добрый комендантъ, съ согласія своей супруги,

ръшился его освободить. Швабринъ пришелъ ко мив; онъ изъявилъ глубокое сожальше о томъ, что случилосъ между нами; признался, что былъ пругомъ виноватъ, и просилъ меня забыть о прошедшемъ. Будучи отъ природы незлопамятенъ, я мскренно простилъ ему и нашу ссору и рану, мною отъ него полученную. Въ клеветъ его видълъ и досаду оскорбленнаго самолюбія и отвергнутой любви, и великодушно извинялъ своего несчастнаго соперника.

Вскоръ я выздоровълъ, и могъ перебраться на мою квартиру. Съ нетерпъніемъ ожидалъ и отвъта на посланное письмо, не смъя надъяться, и стараясь заглушить печальныя предчувствія. Съ Василисой Егоровной и съ ея мужемъ я еще не объяснился; но предложеніе мое не должно было ихъ удивить. Ни я, ни Марья Ивановна не старались скрывать отъ нихъ свои чувства, и мы заранъе были ужъ увърены въ ихъ согласіи.

Наконецъ однажды утромъ Савельичь вошель ко мнв, держа въ рукахъ письмо. Я схватилъ его съ трепетомъ. Адресъ былъ написанъ рукою батюшки. Это пріуготовило меня къ чему-то важному, ибо обыкновенно письма писала ко мнв матушка, а онъ въ концв приписывалъ нвсколько строкъ. Долго не распечатывалъ я пакета и перечитывалъ торжественную надпись: «Сыну моему Петру Ан-

дреевичу Гриневу, въ Оренбургскую губернію, въ Бълогорскую кръпость. Я старался по почерку угадать расположеніе духа, въ которомъ писано было письмо; наконецъ рышился его распечатать, и съ первыхъ строкъ увидыль, что все дъло пошло къ чорту. Содержаніе письма было слъдующее:

«Сынъ мой Петръ! Письмо твое, въ которомъ просишь ты насъ о родительскомъ нашемъ благословеніи и согласіи на бракъ съ Марьей Ивановой дочерью Мироновой, мы получили 15 сего ивсяца, и не только ни моего благословенія, ни моего согласія дать я тебь не намерень, но еще и собираюсь до тебя добраться, да за проказы твом проучить тебя путемъ, какъ мальчишку, не смотря на твой офицерскій чинъ: ибо ты доказаль, что шпагу носить еще недостоинь, которая пожалована тебь на защиту отечества, а не для дуелей съ такими же сорванцами, каковъ ты самъ. Немедленно буду писать къ Андрею Карловичу, прося его неревести тебя изъ Бълогорской крвности куда нибудь подальше, где бы дурь у тебя прошла. Матушка твоя, узнавъ о твоемъ поединкъ и о томъ, что ты раненъ, съ горести занемогла и теперъ лежить. Что изъ тебя будеть? Молю Бога, чтобъ ты исправился, хоть и не смею надеяться на Его великую милость.

Отецъ твой А. Г.»

Чтеніе сего письма возбудило во мнв разныя чувствованія. Жестокія выраженія, на которыя батюшка не поскупился, глубоко оскорбили меня. Пренебреженіе, съ какимъ онъ упоминаль о Марьв Ивановив, казалось мив столь же непристойнымь. какъ и несправедливымъ. Мысль о переведеніи моемъ изъ Бълогорской кръпости меня ужасала. но всего болье огорчило меня извъстіе о бользни матери. Я негодоваль на Савельича, не сомивваясь, что поединокъ мой сталь извъстенъ родителямъ черезъ него. Шагая взадъ и впередъ по твсной моей комнатв, я остановился передъ нимъ и сказаль, взглянувь на него грозно: Видно тебъ не довольно, что я, благодаря тебя, ранень и цвлый мъсядъ быль на краю гроба; ты и мать мою хочешь уморить. Савельичь быль поражень какь громомъ. «Помилуй, сударь» — сказалъ онъ чуть не зарыдавь, — «что это изволишь говорить? Я причина, что ты быль ранень! Вогь видить, бъжаль я заслонить тебя своею грудью оть шпаги Алексия Ивановича! Старость проклятая новышала. Ла что жъ я савлаль натушкв-то твоей?» — Что ты сделаль? — отвечаль я. Кто просиль тебя писать на меня доносы? развъ ты приставленъ ко мив въ шпіоны? — «Я? писаль на тебя доносы? - отвъчалъ Савельнчь со слезами. «Господи Царь Небесный! Такъ изволь-ка прочитай,

что пишеть ко мнв баринь: увидишь, какъ я доносиль на тебя.» Туть онь вынуль изъ кармана письмо, и я прочель следующее:

«Стыдно тебѣ, старый цесъ, что ты, не взирая на мой строгія приказанія, мнѣ не донесъ о сынѣ моемъ Петрѣ Андреевичѣ, и что посторонніе принуждены увѣдомлять меня о его проказахъ. Такъ ли исполняешь ты свою должность и господскую волю? Я тебя, стараго пса, пошлю сеиней пасти за утайку правды и потворство къ молодому человѣку. Съ полученіемъ сего, приказываю тебѣ немедленно отписать ко мнѣ, каково теперь его здоровье, о которомъ пишутъ мнѣ, что поправилось; да въ какое именно мѣсто онъ раненъ и хорошо ли его залечили.»

Очевидно было, что Савельичь передо мною быль правъ, и что я напрасно оскорбиль его упрекомъ и подогръніемъ. Я просиль у него прощенія; но старикъ быль неутьшенъ. «Воть до чего я дожиль» — повторяль онъ; «воть какихъ милостей дослужился отъ своихъ господъ! Я и старый песъ, ѝ свинопасъ, да я жъ и причина твоей раны? Нътъ, батюшка Петръ Андреичь! не я, проклятый мусье всему виновать: онъ научаль тебя тыкаться жельзными вертелами, да притопывать, какъ будто тыканіемъ да топаніемъ

убереженься отъ злаго человѣка! Нужно было нанимать мусье, да тратить лишнія деньги!»

Но кто же браль на себя трудь увъдомить отца моего о моемъ поведенін? Генераль? Но онъ, казалось, обо мив не слишкомъ заботился; а Иванъ Кузничь не почель за нужное рапортовать о моемъ поединкъ, Я терялся въ догадкахъ. Подозрвнія мои остановились на Швабринь. Онъ одинъ имълъ выгоду въ доносв, коего савдствіемъ могло быть удаленіе мое изъ крыпости и разрывъ съ комендантскимъ семействомъ. Я пошель объявить обо всемъ Марьв Ивановив. Она встратила меня на крыльць. «Что это съ вами сдвлалось?» — сказала она, увидъвъ меня. Какъ вы блъдны! --Все кончено! — отвъчаль и, и отдаль ей батюшкино нисьмо. Она побледнела въ свою очередь. Прочитавъ, она возвратила мив письмо дрожащею рукою и сказала дрожащимъ голосомъ: «Видно мив не судьба . . . . Родные ваши не хотять меня въ свою семью. Вуди во всемъ воля Господня! Богъ лучше нашего знаеть, что намъ надобно. Двлать нечего, Петръ Андреичь; будьте жоть вы счастливы».... Этому не бывать! вскричаль я, схвативь ее за руку; ты меня любинь; я готовъ на все. Пойдемъ, кинемся въ ноги къ твоимъ родителямъ; они люди простые, не жестокосердые гордецы . . . Они насъ благословять;

мы обвънчаемся... а тамъ, современемъ, я увъренъ, мы умолимъ отца моего; матушка будетъ
за насъ; онъ меня простить.... «Нътъ, Петръ
Андреичъ» — отвъчала Маша — «я не выйду за
тебя безъ благословенія твоихъ родителей. Безъ
ихъ благословенія не будетъ тебъ счастія. Покоримся воль Божіей. Коли найдень себъ суженую,
коли нолюбишь другую — Богъ съ тобою, Петръ
Андреичъ; а я за васъ обоихъ».... Тутъ она
заплакала и ушла отъ меня; я хотъль-было войти
за нею въ комнату, но чувствовалъ, что былъ
не въ состояніи владъть самимъ собою и воротился домой.

Я сидель погруженный въ глубокую задумчивость, какъ вдругъ Савельичь прерваль мои размышленія. «Вотъ, сударь» — сказаль онъ, подавая мив исписанный листъ бумаги; — «посмотри, доносчикъ ли и на своего барина, и стараюсь ли и помутить сына съ отцомъ.» Я взяль изъ рукъ его бумагу: это быль ответъ Савельича на полученное имъ письмо. Вотъ онъ отъ слова до слова:

«Государь Андрей Петровичь, отець нашь ми-

«Милостивое писаніе ваше я получиль, въ которомъ изволищь гивваться на меня, раба вашего, что де стыдно мив не исполнять господскихъ придазаній: — а я, не старый песь, а върный вашь слуга, господскихъ приказаній слушаюсь и усердно вамъ всегда служилъ и дожиль до сваыхъ волосъ. Я жъ про рану Петра Андренча ничего въ вамъ не писаль, чтобъ не испужать нонапрасну, и, слышно, барыня, мать наша Авдотья Васильевна, и такъ съ испугу слегла, и за ен здоровье Богу буду модить. А Петръ Анареичь раненъ быль подъ правое плечо, въ грудь, нодъ самую косточку, въ глубину на полтора вершка, и лежаль онь вь домв у коменданта. куда принесли мы его съ берега, и лечиль его завшній цырульникъ Степань Парамоновъ; и теперь Петръ Андреичь, слава Богу здоровъ, и про него кромв хорошаго нечего и писать. Командиры, слышно, имъ довольны; а у Василисы Егоровны онъ какъ родной сынъ. А что съ нимъ случилась такая оказія, то быль нолодцу не укора: конь и о четырехъ ногахъ, да спотывается. Ц изволите вы писать, что сопілете меня свиней насти, и на то ваша боярская воля. За симъ кланяюсь рабски.

> Върный холопъ вашъ Архипъ Савельевъ.»

Я не могъ насколько разъ не улыбнуться, читая грамоту добраго старика. Отвачать батюшка я быль не въ состояни; а чтобъ успокоить ма-

тушку, письмо Савельича инв показалось достаточнымъ.

Съ той поры положение мое перемънилось. Марья Ивановна почти со мною не говорила, и всячески старалась избъгать меня. Домъ коменданта сталь для меня постыль. Мало по малу пріучился я сидъть одинь у себя дома. Василиса Егоровна сначала за то мив пеняла; но видя мое упрямство, оставила меня въ поков. Съ Иваномъ Кузмичемъ видълся и только, когда того требовала служба. Со Швабринымъ встръчался ръдко и неохотно, темъ более, что замечалъ въ немъ скрытую къ себв непріязнь, что и утверждало меня въ моихъ подозрвніяхъ. Жизнь моя савлалась мив неснона. Я впаль въ мрачную задумчивость, которую питали одиночество и бездействіе. Любовь моя разгаралась въ уединении и часъ-отъчасу становилась мив тягостиве. Я потеряль охоту къ чтенію и словесности. Духъ мой упаль. Я боялся или сойти съ ума или удариться въ распутство. Неожиданныя происшествія, имвинія важныя вліянія на всю мою жизнь, дали вдругь моей душъ сильное и благое потрясеніе.

## LJARA VI.

## пугачевщина.

Вы, молодые ребята, послушайте, Что ны, старые стараки, будань сказывати. Инсия.

Прежде, нежели приступлю къ описанію странныхъ происшествій, коимъ я былъ свидътель, долженъ сказать нъсколько словъ о положеніи, въ которомъ находилась Оренбургская губернія въ концъ 1773 года.

Сія обширная и богатая губернія обитаема была множествомъ полудикихъ народовъ, признавшихъ еще недавно владычество Россійскихъ Государей. Ихъ поминутныя возмущенія, непривычка къ законамъ и гражданской жизни, легкомысліе и жестокость требовали со стороны правительства непрестанцаго надвора для удержанін ихъ въ новиновеніи. Крівпости выстроены были въ містахъ, признанныхъ удобными, и заселены по большей части казаками, давнишними обладателями Янцкихъ береговъ. Но Янцкіе казаки, долженствовавшіе охранять спокойствіе и безопасность сего края, съ нівкотораго времени были сами для правительства неспокойными и опасными подданными. Въ 1772 году произопіло возмущеніе въ ихъ главномъ городкъ. Причиною тому были строгія міры, предпринятыя Генераль - Маіоромъ Траубенбергомъ, дабы привести войско къ должному повиновенію. Слідствіемъ было варварское убіеніе Траубенберга, своевольная переміна въ управленіи, и наконецъ усмиреніе бунта картечью и жестокими наказаніями.

Это случилось насколько времени переда прибытіемъ монна ва Балогорскую краность. Все было уже тихо, или казалось таковыма; начальство слишкомъ легко поварило мнимому расканийо лукавыхъ мятежниковъ, которые влобствовали втайна и выжидали удобнаго случая для возобновленія безпорядковъ.

Обращаюсь къ своему расказу.

Однажды вечеромъ (это было въ началь Октября 1773 года) сидълъ я дома одинъ, слушвя вой осенняго вътра и смотря въ окно на тучи, бътущія ими лумы. Припли меня звать отъ именя коменданта. Я тотчась отправился. У коменданта нашель я Швабрина, Ивана Игнатыча и казацкаго урядника. Въ комнать не было ни Василисы Егоровны, ин Марык Ивановны. Коменданть со мною поздоровался съ видомъ озабоченнымъ. Онъ ваперь двери, всъкъ усадилъ, кромъ урядника, который стоялъ у дверей, вынулъ изъ кармана бумагу и сказаль намъ: «Господа офицеры, важмая новость! Слупийте, что пишетъ генераль.» Туть онъ надъль очки и прочель слъдующее:

«Господину коменданту Вълогорской кръпости капитану Миронову.

«По секрету.

«Симъ извъщаю васъ, что убъжавшій изъ-подъ караула Донской казакъ и раскольникъ Емельянъ Пугачевъ, учиня непростительную дерзость приинтіємъ на себя имени покойнаго Императора Петра III, собраль злодъйскую шайку, произвель возмущеніе въ Янцкихъ селеніяхъ, и уже взяль и разориль нъсколько кръпостей, производя вездъ грабежи и смертныя убійства. Того ради, съ полученіемъ сего, имъете вы, господинъ капитанъ, немедленно принять надлежащія мъры къ отраженію помянутаго злодъя и самозванца, а буде можно, и къ совершенному уничтоженію онаго, если онъ обратится на кръпость, ввъренную вашему нопетенію.»

«Принять надлежащія міры!» — сказаль коменданть, снимая очки и складывая бумагу. «Слышь ты, легко сказать. Злодій-то видно силень; а у нась всего сто тридцать человікь, не считая казаковь, на которыхь плоха надежда, не вь укорь буди тебі сказано, Максимычь (урядникь усибхнулся). Однако ділать нечего, господа офицеры! Будьте исправны, учредите караулы, да ночные дозоры; въ случав нападенія, запирайте ворота, да выводите солдать. Ты, Максимычь, смотри кріпко за своими казаками. Пушку осмотріть, да хорошенько вычистить, А пуще всего содержите все это втайнів, чтобъ въ кріпости никто не могь о тойь увнать преждевременно.»

Раздавъ сін повельнія, Иванъ Кузмичь насъ распустиль. Я вышель вмість со Швабринымъ, разсуждан о томъ, что мы слышали. Какъ ты думаешь, чімь это кончится? — спросиль я его. «Богь знаеть» — отвічаль онь; «посмотримъ. Важнаго покамість еще ничего не вижу. Если же».... Туть онь задумался и въ разсівній сталь насвистывать Французскую арію.

Не смотря на всв наши предосторожности, въсть о появлени Пугачева разнеслась по кръпости. Иванъ Кузмичь, коть и очень уважалъ свою супругу, но ни за что на свътъ не открылъ бы ей тайны, ввъренной ему по службъ. Получивъ

письмо отъ генерала, онъ довольно искуснымъ образомъ выпроводилъ Василису Егоровну, сказавъ ей, будто бы отецъ Герасимъ получилъ изъ Оренбурга какія-то чудныя извъстія, которыя содержить въ великой тайнъ. Василиса Егоровна тотчасъ захотъла отправиться въ гости къ попадъъ, и, по совъту Ивана Кузмича, взяла съ собою и Машу, чтобъ ей не было скучно одной.

Иванъ Кузмичь, оставшись полнымъ хозяиномъ, тотчасъ послалъ за нами, а Палашку заперъ въ чуланъ, чтобъ она не могла насъ подслушать.

Василиса Егоровна возвратилась домой не успъвъ ничего вывъдать отъ попадый, и узнала, что во время ся отсутствія было у Ивана Кузмича совъщание, и что Палашка была подъ замкомъ. Она догадалась, что была обманута мужемъ, и приступила въ нему съ допросомъ. Но Иванъ Кузмичь приготовился къ нападенію. Онъ ни мало не смутился и бодро отвачаль своей любопытной сожительниць: «А слышь ты, матушка, бабы наши вздумали печи топить соломою; а какъ отъ того можеть произойти несчастіе, то я и отдаль строгой приказъ впредь соломою бабамъ печей не топить, а топить хворостомь и валежникомь. > --А для чего жъ было тебь запирать Палашку? — 'спросила комендантша. — За что бъдная дъвка просидела въ чулане, пока мы не воротились? —

Tores VII.

Digitized by Google

Иванъ Кузмичь не быль приготовленъ къ таковому вопросу; онъ запутался и пробормоталъ что-то очень нескладное. Василиса Егоровна увидьла коварство своего мужа; но зная, что ничего отъ него не добъется, прекратила свои вопросы и завела рѣчь о соленыхъ огурцахъ, которые Акулина Памфиловна приготовляла совершенно особеннымъ образомъ. Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть, и никакъ не могла догадаться, что бы такое было въ головъ ея мужа, о чемъ бы ей нельзя было знатъ.

На другой день, возвращаясь отъ объдни, она увидъла Ивана Игнатьича, который вытаскиваль изъ пушки тряпички, камешки, щепки, бабки и соръ всякаго рода, запиханный въ нее ребятишками. «Что бы значили эти военныя приготовленія?» — думала комендантша; «ужъ не ждуть ли нападенія отъ Киргизцевъ? Но не ужъ-то Иванъ Кузмичь сталъ бы отъ меня таить такіе пустяки? Она кликнула Ивана Игнатьича съ твердымъ намъреніемъ вывъдать отъ него тайну, которая мучила ея дамское любопытство.

Василиса Егоровна сділала ему нізсколько замінаній касательно хозяйства, какъ судія, начинающій сліндствіе вопросами посторонними, дабы сперва усыпить осторожность отвітчика. Потомъ помолчавь нізсколько минуть, она глубоко вздох-

нула и сказала качая головою: «Господи Боже мой! Вишь какія новости! Что изъ этого будеть?»

— И, матушка! — отвъчаль Иванъ Игнатьичь. Богъ милостивъ: солдатъ у насъ довольно, пороху много, пушку я вычистиль. Авось дадимъ отпоръ Пугачеву. Господь не выдастъ, свинья не съвстъ!

«А что за человъкъ этотъ Пугачевъ?» — спросила комендантща.

Туть Иванъ Игнатычь заметиль, что проговорился, и закусиль явыкь. Но уже было поздно. Василиса Егоровна принудила его во всемъ признаться, давъ ему слово не расказывать о томъ никому.

Василиса Егоровна сдержала свое объщание и никому не сказала ни одного слова, кромѣ попадъи, и то потому только, что корова ея ходила еще въ стени и могла быть захвачена алодъями.

Вскоръ всъ заговорили о Пугачевъ. Толки были различны. Комендантъ послалъ урядника съ порученіемъ развъдать корошенько обо всемъ по сосъднимъ селеніямъ и кръпостямъ. Урядникъ возвратился черезъ два дня и объявилъ, что въ степи верстъ за шестъдесятъ отъ кръпости видълъ онъ иножество огней и слышалъ отъ Банкирцевъ, что идетъ невъдомая сила. Впрочемъ не могъ онъ

сказать ничего положительнаго, потому что ъхать далье побоялся.

Въ крепости между казаками заметно стало необыкновенное волненіе; во всехъ улицахъ они толинансь въ кучки, тихо разговаривали между собою, и расходились, увидя драгуна или гарнизоннаго солдата. Подосланы были къ нимъ лазутчики. Юдай, крещеный Калиыкъ, сделалъ коиенданту важное донесеніе. Показанія урядника, по словамъ Юлая, были ложны; по возвращении своемъ, дукавый казакъ объявиль своимъ товарищамъ, что онъ былъ у бунтовщиковъ, представдялся самому ихъ предводителю, который допустиль его къ своей рукв и долго съ нимъ разговариваль. Коменданть немедленно посадиль урядника подъ караулъ, а Юлая назначилъ на его мъсто. Эта новость принята была казаками съ явнымъ неудовольствіемъ. Они громко роптали, и Иванъ Игнатьичь, исполнитель комендантскаго распоряженія, слышаль своими ушами, какь они говорили: «Вотъ ужо тебь будеть, гарнизонная крыса!» Коменданть думаль въ тоть же день допросить своего арестанта; но урядникъ бъжаль изъ-подъ караула, въроятно при помощи своихъ единомышленниковъ.

Новое обстоятельство усилило безпокойство коменданта. Схваченъ быль Вашкирецъ съ возму-

тительными листами. По сему случаю коменданть думаль опять собрать своихъ офицеровъ, и для того котвль опять удалить Василису Егоровну подъ благовиднымъ предлогомъ. Но какъ Иванъ Кузмичь былъ человъкъ самый прямодушный и правдивый, то и не нашелъ другаго способа, кромъ употребленнаго имъ единожды.

«Слышь ты, Василиса Егоровна» — сказаль онъ ей похащливая. «Отецъ Герасимъ получиль, говорятъ, изъ города» . . . . — Полно вратъ, Иванъ Кузиичь, — перервала комендантща; ты, знатъ, хочешъ собратъ совъщаніе, да безъ меня потолковать объ Емельянъ Пугачевъ; да лихъ не проведешь.» — Иванъ Кузиичъ вытаращилъ глаза. «Ну, матушка» — сказалъ онъ — коли ты уже все знаешъ, такъ, пожалуй, оставайся; мы потолкуемъ и при тебъ.» — То-то, батька мой, — отвъчала она; не тебъ бы хитритъ; посылай-ка за офицерами.

Мы собрались опять. Иванъ Кузмичь въ присутствіи жены прочель намъ воззваніе Пугачева, писанное какимъ нибудь полуграматнымъ казакомъ. Разбойникъ объявляль о своемъ намъреніи немедленно итти на нашу крыпость; приглашаль казаковъ и солдать въ свою шайку, а командировъ увъщеваль не сопротивляться, угрожая казнію въ противномъ случав. Воззваніе написано было въ

грубыхъ, но сильныхъ выраженіяхъ, и должно было произвести опасное впечатлівніе на умы простыхъ людей.

«Каковъ мошенникъ!» — воскликнула комендантша. «Что сиветъ еще намъ предлагать! Выйти къ нему на встръчу и положить къ ногамъ его знамена! Ахъ, онъ собачій сынъ! Да развѣ не знаетъ онъ, что мы уже сорокъ лѣтъ въ службѣ, и всего, слава Богу, насмотрѣлись? Не ужъ-то нашлись такіе командиры, которые послушались разбойника?»

— Кажется, не должно бы — отвъчалъ Иванъ Кузмичь. А слышно, злодъй завладълъ ужъ многими кръпостями.

«Видно онъ въ самомъ дъль силенъ» — замътилъ Швабринъ.

— А вотъ сейчасъ узнаемъ настоящую его силу — сказалъ комендантъ. — Василиса Егоровна, дай мив ключъ отъ анбара. Иванъ Игнатъичъ, приведи-ка Башкирца, да прикажи Юлаю принести сюда плетей.

«Постой, Иванъ Кузмичь» — сказала комендантша, вставая съ мъста. «Дай уведу Машу куда нибудь изъ дому; а то услышитъ крикъ, перепугается. Да и я, правду сказать, не охотница до розыска. Счастливо оставаться.»

Пытка въ старину такъ была укоренена въ обычаяхъ судопроизводства, что благодътельный указъ, уничтожившій оную, долго оставался безо всякаго дъйствія. Думали, что собственное признаніе преступника необходимо было для его полнаго обличенія — мысль не только неосновательная, но даже и совершенно противная здравому юридическому смыслу: ибо, если отрицание подсудимаго не пріемлется въ доказательство его невинности, то признание его и того менъе должно быть доказательствомъ его виновности. Даже и нынь случается мнь слышать старыхъ судей, жальющихъ объ уничтожении варварскаго обычая. Въ наше же время никто не сомиввался въ необходимости пытки, ни судьи, ни подсудимые. И такъ приказапіе коменданта никого изъ насъ не удивило и не встревожило. Иванъ Игнатьичь отправился за Башкирцемъ, который сидъль въ анбарь подъ ключемъ у комендантии, и черезъ нъсколько минутъ невольника привели въ переднюю. Коменданть вельль его къ себь представить.

Башкирецъ съ трудомъ шагнулъ черезъ порогъ (онъ быль въ колодкѣ), и, снявъ высокую свою шапку, остановился у дверей. Я взглянулъ на него и содрогнулся. Никогда не забуду этого человъка. Ему казалось лътъ за семъдесятъ. У него не было ни носа, ии ушей. Голова его была выбрита;

вмѣсто бороды торчало нѣсколько сѣдыхъ волосъ; онъ быль малаго росту, тощъ и сгорбленъ; но узенькіе глаза его сверкали еще огнемъ. «Эке!» сказалъ комендантъ, узнавъ, по страшнымъ его примѣтамъ, одного изъ бунтовщиковъ, наказанныхъ въ 1741 году. «Да ты видно старый волкъ, побывалъ въ нашихъ капканахъ. Ты знатъ не въ первой уже бунтуешь, коли у тебя такъ гладко выстрогана башка. Подойди-ка поближе; говори, кто тебя подослалъ?»

Старый Башкирець молчаль и глядьль на коменданта съ видомъ совершеннаго безсмыслія. «Что же ты молчишь?» продолжаль Иванъ Кузмичь; «али бельмеса по-Русски не разумвешь? Юлай, спроси-ка у него по вашему, кто его подослаль въ нашу крвность?»

Юлай повториль на Татарскомъ языкѣ вопросъ Ивана Кузмича. Но Башкирецъ глядѣлъ на него съ тѣмъ же выраженіемъ, и не отвѣчалъ ни слова.

«Якши» сказалъ комендантъ; «ты у меня заговоришь. Ребята! снимите-ка съ него дурацкій полосатый халатъ, да выстрочите ему спину. Смотри-жъ, Юлай: хорошенько его!»

Два инвалида стали Башкирца раздъвать. Лице несчастнаго изобразило безнокойство. Онъ оглядывался на всъ стороны, какъ звърекъ, пойманный дътьми. Когда жъ одинъ изъ инвалидовъ

взиль его руки и положиль ихъ себь около шеи, подняль старика на свои плечи, а Юлай взяль плеть и замахнулся: тогда Башкирець застональ слабымь, умоляющимь голосомь, и кивая головою, открыль роть, въ которомь вмысто языка шевелился короткій обрубокь.

Когда вспомню, что это случилось на моемъ въку, и что нынъ дожилъ я до кроткаго царствованія Импкратора Алкксандра, не могу не дивиться быстрымъ успъхамъ просвъщенія и распространенію правилъ человъколюбія. Молодой человъкъ! если записки мои попадутся въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнъйшія измъненія суть тъ, которыя происходять отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній. Суйское

Всв были поражены. «Ну» — сказалъ комендантъ; «видно намъ отъ него толку не добиться. Юлай, отведи Башкирца въ анбаръ. А мы, господа, кой о чемъ еще потолкуемъ.»

Мы стали разсуждать о нашемъ положеніи, какъ вдругь Василиса Егоровна вошла въ комнату, задыхаясь и съ видомъ чрезвычайно встревоженнымъ.

«Что это съ тобою сдалалось?» спросиль изумленный коменданть.

 Батюшка, бѣда! — отвѣчала Василиса Егоровна. Ниг неозерная взята сегодня утромъ. Работникъ отца Герасииа сейчасъ оттуда воротился. Онъ видълъ какъ ее брали. Комендантъ и всъ офицеры перевъщаны. Всъ солдаты взяты въ полонъ. Того и гляди, злодъи будутъ сюда.

Неожиданная въсть сильно меня поразила. Комендантъ Нижнеозерной кръпости, тихій и скромный молодой человъкъ, быль мнъ знакомъ: мъсяца за два передъ тъмъ проважалъ онъ изъ Оренбурга съ молодой своей женою и останавливалси у Ивана Кузмича. Нижнеозерная находилась отъ нашей кръпости верстахъ въ двадцати пяти. Съ часу-на-часъ должно было и намъ ожидатъ нападенія Пугачева. Участъ Маръи Ивановны живо представилась мнъ, и сердце у меня такъ и замерло.

Послущайте, Иванъ Кузмичь! — сказалъ я коменданту. Долгъ нашъ защищать кръпость до послъдняго нашего издыханія; объ этомъ и говорить нечего. Но надобно подумать о безопасности женщинъ. Отправьте ихъ въ Оренбургъ, если дорога еще свободна, или въ отдаленную, болъе надежную кръпость, куда злодъи не успъли бы достигнуть.

Иванъ Кузмичь оборотился къ женъ и сказалъ ей: «А слышь ты, матушка, и въ самоиъ дълъ, не отправить ли васъ подалъ, пока не управимся мы съ бунтовщиками?»

- И, пустое! сказала комендантна. Гдв такая крвпость, куда бы пули не задетали? Чемъ Бълогорская ненадежна? Слава Богу, двадцать второй годъ въ ней проживаемъ. Видали и Башкирцевъ и Киргизцевъ: авосъ и отъ Пугачева отсиднися!
- «Ну, матушка» возразиль Иванъ Кузмичь «оставайся пожалуй, коли ты на крепость нашу надеенься. Да съ Машей-то что намъ делать? Хорошо, коли отсидимся, или дождемся сикурса; ну, а коли злодем возьмуть крепость?»
  - Ну, тогда..... Тутъ Василиса Егоровна заикнулась и заиодчала съ видомъ чрезвычайнаго волненія.
  - «Нѣтъ, Василиса Егоровна, продолжалъ комендантъ, замѣчая, что слова его подѣйствовали, можетъ быть, въ первой разъ въ его жизни. «Машѣ здѣсь о́ставаться негоже. Отправимъ ее въ Оренбургъ къ ея крестной матери: тамъ и войска и пушекъ довольно, и стѣна каменная. Да и тебѣ совѣтовалъ бы съ нею туда же отправиться; даромъ, что ты старуха, а посмотри, что съ тобою будетъ, коли возъмутъ фортецю приступомъ.»
  - Добро, сказала комендантша, такъ и быть, отправимъ Машу. А меня и во снъ не проси: не повду. Нечего мнъ подъ старость лътъ разставаться съ тобою, да искать одинокой могилы

на чужой сторонкь Вивсть жить, вивсть и умирать.

«И то дело» сказаль коменданть. «Ну, медлить нечего. Ступай готовить Машу въ дорогу. Завтра чемъ светь ее и отправимъ, да дадимъ ей и конвой, хоть людей лишнихъ у насъ и неть. Да где же Маша?»

— У Акулины Памфиловны, — отвъчала комендантша. Ей сдълалось дурно, какъ услышала о взятіи Нижнеозерной; боюсь, чтобы не занемогла. Господи Владыка, до чего мы дожили!

Василиса Егоровна ушла хлопотать объ отъвздв дочери. Разговоръ у коменданта продолжался; но н уже въ него не мъщался и ничего не слушалъ. Марья Ивановна явилась къ ужину, бледная и заплаканнан. Мы отужинали молча, и встали изъза стола скорве обыкновеннаго; простясь со всемъ семействомъ, мы отправились по домамъ. Но я нарочно забыль свою шпагу и воротился за нею: я предчувствоваль, что застану Марью Ивановну одну. Въ самомъ деле, она встретила меня въ дверяхъ и вручила мнв шпагу. «Прощайте, Пстръ Андреичь!» сказала она мив со слевами; «Меня посылають въ Оренбургъ. Будьте живы и счастливы; можеть быть, Господь приведеть насъ другъ съ другомъ увидетьси; если же нетъ».... Туть она зарыдала. Я обняль ее. — Прощай, антель мой, — сказаль я, — прощай, моя милая, моя желанная! Что бы со мною ни было, върь, что послъдняя моя мысль и послъдняя молитва будеть о тебь! Маша рыдала, прильнувъ къ моей груди. Я съ жаромъ ее подаловаль, и поспъшно вышель изъ комнаты.

## ГЛАВА VII.

приступъ.

Голова мол, головушка, Голова мослуживал! Послуждая ком головушка Ровно тридиять дёть и три года. Ауь, не выслужил головушка Ин корысти себе, ик радости, Какъ ин слова себе добраго И не рангу себе высокато; Только выслужила головушка Два высокіе столбика, Перекладнику вленовую, Кще петельку менковую.

Народная висил.

Въ эту ночь я не спалъ и не раздъвалси. Я намъренъ быль отправиться на заръ въ кръпостнымъ воротамъ, откуда Марья Ивановна должна была вывхать, и тамъ проститься съ нею въ послъдній разъ. Я чувствоваль въ себъ великую перемъну: волненіе души моей было мнъ гораздо менъе тягостно, нежели то уныніе, въ которомъ еще педавно быль я погруженъ. Съ грустію разлуки

сливались во мив и непсныя, но сладостным надежды, и нетерпвливое ожиданіе опасностей, и чувства благороднаго честолюбія. Ночь прошла незамітно. Я котіль уже выйти изь дому, какь дверь моя отворилась и ко мив явился капраль съ донесеніемь, что наши казаки ночью выстунили изъ крізпости, взявь насильно съ собою Юлая, и что около крізпости разъізжають невідомые люди. Мысль, что Марья Ивановна не успісеть выбхать, ужаснула меня; и поспілно даль капралу нісколько наставленій, и тотчась бросился къ коменданту.

Ужъ разсвътало. Я летълъ но улицъ, какъ услышалъ, что зовутъ меня. Я остановился. «Куда вы?»
сказалъ Иванъ Игнатьичь, догоняя меня. «Иванъ
Кузмичь на валу, и послалъ меня за вами. Пугачь
пришелъ.» — Увхала ли Маръя Ивановна? — спросилъ я съ сердечнымъ трепетомъ. — «Не успъла»
отвъчалъ Иванъ Игнатьичь: «дорога въ Оренбургъ отръзана; кръностъ окружена. Плохо, Петръ
Андреичь!»

Мы попли на валъ, возвышеніе, образованное природой и укрыпленное частоколомь. Тамъ уже толпились всв жители крыпости. Гарнизонъ стоняль въ ружьв. Пушку туда перетащили накапунв. Комендантъ расхаживаль передъ своимъ малочисленнымъ строемъ. Близость опасности одуше-

вляла стараго воина бодростію необыкновенной. По степи, не въ дальнемъ разстояніи отъ крівпости, разъвзжали человвиъ двадцать верхами. Они, казалоси, казаки, но между ними находились и Башкирны, которыхъ легко можно было распознать по ихъ рысьимъ шапкамъ и по колчанамъ. Комендантъ обощелъ свое войско, говоря солдатамъ: «Ну, дътушки, постоимъ сегодня за матушку Государыню, и докажемъ всему свъту, что мы люди бравые и присяжные!» Солдаты громко изъявили усердіе. Швабринъ стояль подлів меня и пристально глядель на непріятеля. Люди, разъвзжающе въ степи, замьтя движене въ крвпости, съвхадись въ кучку и стали между собою толковать. Коменданть вельль Ивану Игнатьичу навести пушку на ихъ толпу, и самъ приставилъ фитиль. Ядро зажужжало и пролетьло надъ ними, не сдвавъ никакого вреда. Навадники, разсвясь, тотчась ускакали изъ виду, и степь опустъла.

Туть явилась на валу Василиса Егоровна и съ нею Маша, нехотъвшая отстать оть нея. «Ну, что?» сказала комендантша. «Каково идеть ба-, талья? Гдъ же непріятель?» — Непріятель недалече — отвъчаль Иванъ Кузмичь. — Богъ дастъ, все будеть ладно. Что, Маша, страшно тебъ? — «Нъть, папенька,» — отвъчала Марья Ивановна; «дома одной страшнъе.» Туть она взглянула на

меня и съ усиліемъ улыбнулась. Я невольно стиснуль рукоять моей шпаги, вспомня, что наканунв получиль ее изъ ея рукъ, какъ бы на защиту моей любезной. Сердце мое горвло. Я воображаль себя ея рыцаремъ. Я жаждалъ доказать, что быль достоинъ ея довъренности и съ нетерпвніемъ сталъ ожидать рышительной минуты.

Вь это время изъ-за высоты, находившейся въ нолверств отъ крвпости, показались новыя конныя толны, и вскоръ степь усвялась множествомъ людей, вооруженныхъ копъями и сайдаками. Между ними на бъломъ конъ ъхалъ человъкъ въ красномъ кафтанъ съ обнаженной саблею въ рукь: это быль самь Пугачевь. Онь остановился; его окружили и, какъ видно, по его повелвнію, четыре человъка отдължансь и во весь опоръ подскакали подъ самую крыпость. Мы въ нехъ узнали своихъ измънниковъ. Одинъ изъ нихъ держалъ надъ шапкою листь бумаги; у другаго на коньв воткнута была голова Юлая, которую, стряхнувъ, перекинулъ онъ къ намъ чрезъ частоколъ. Голова бъднаго Калмыка упала къ ногамъ коменданта. Измънники кричали: «Не стръляйте; выходите вонъ къ Государю. Государь здесь!»

«Вотъ я васъ!» закричалъ Иванъ Кузмичь. «Ребята! стрвляй!» Солдаты наши дали залпъ. Казакъ, державшій письмо, зашатался и свалился съ

Toms VII.

марью Ивановну. Пораженная видомъ окровавленной головы Юлая, оглушенная залиомъ, она казалась безъ памяти. Комендантъ подозвалъ капрала и вельль ему взять листь изъ рукъ убитаго казалась. Канралъ вышелъ въ поле и возвратился, ведя подъ устцы лошадь убитаго. Онъ вручилъ коменданту письмо. Иванъ Кузмичь прочелъ его про себя и разорвалъ потомъ въ клочки. Между тъмъ мятежники видимо приготовлялись къ дъйствю. Вскоръ пули начали свистать около нашихъ ушей, и нъсколько стрълъ воткнулись около насъ въ землю и въ частоколъ. «Василиса Егоровна!» — сказалъ комендантъ. «Здъсь не бабье дъло; уведи Машу; видинь: дъвка ни жива, ни мертва.»

Василиса Егоровна, присмиръвная подъ пуляни, взглянула на стень, на которой замътно было большое движение; потомъ оборотилась къ мужу и сказала ему: «Иванъ Кузмичь, въ животъ и смерти Богъ воленъ: благослови Машу. Маша, подойди къ отцу.»

Маша, бледная и трепещущай, подошла къ Ивану Кузиичу, стала на колена и поклонилась ему въ землю. Старый комендантъ перекрестилъ ее трижды; нотомъ подинлъ, и иопаловавъ, сказалъ ей изменившимся голосомъ: «Ну, Маша, будъ счастлива. Молись Богу: Онъ тебя не оставитъ.

Коли найдется добрый человькъ, дай Вогъ вамъ любовь да совыть. Живите, какъ жили мы съ Василисой Егоровной. Ну, прощай, Маша. Василиса Егоровна, уведи же ее поскорве.» (Маша кинулась ему на шею, и зарыдала). — Попалуемся жъ и мы, сказала, заплакавъ, комендантија. Прощай, мой Иванъ Кузмичь. Отпусти мнв. коли въ ченъ я тебъ досадила! - «Прощай, пронай, матушка!» сказаль коменданть, обнявь свою старуху. «Ну, довольно! Ступайте, ступайте домой: да коли успъешъ, надънь на Машу сарафанъ.» Комендантша съ дочерью удалились. Я глядъль воследь Марын Ивановны; она оглянулась и кивнула инв головой. Туть Иванъ Кувиичь обратился къ намъ, и все внимание его устремилось на непріятеля. Мятежники съвзжались около своего предводителя, и вдругь начали слезать съ лоньалей. «Тенерь стойте крыпко» сказаль коменданть; «будеть приступь».... Въ эту минуту раздался страшный визгь и крики; мятежники бытомы быжали кы крыпости. Пушка наша заряжена была картечькі. Коменданть подпустиль ихъ на самое близкое разстояніе, и вдругь выпалиль опять. Картечь хватила въ саную средину толпы. Мятежники отклынули въ объ стороны и понятились. Предводитель ихъ остался одинь впереди.... Онъ макалъ саблею, и казалось, съ жаромъ ихъ уговаривалъ . . . . Крикъ и визгъ, умолкнувшіе на минуту, тотчасъ снова возобновились. «Ну, ребята» сказалъ комендантъ; «теперь отворяй ворота, бей въ барабанъ. Ребята! впередъ, на вылазку, за мною!»

Коменданть, Иванъ Игнатьичь и а мигомъ очутились за кръпостнымъ валомъ; но обробълый гариизонъ не тронулся. «Что жъ вы, дътушки, стоите?» закричаль Иванъ Кузмичь. «Умирать, такъ умирать: авло служивое! Въ эту менуту мятежники набъжали на насъ и ворвались въ кръпость. Барабанъ умолкъ; гаринзонъ бросиль ружья; меня сшибли-было съ ногъ, но я всталь и вивств съ иятежниками вошель въ крвпость. Коменданть, раненый въ голову, стояль въ кучкъ злодъевъ, которые требовали отъ него ключей. Я бросилсябыло къ нему на помощь: несколько люжихъ казаковъ схватили меня и связали кушаками, приговаривая: «Воть ужо вамь будеть, Государевымь осаущникамь!» Нась потащили по удинамь: жители выходили изъ домовъ съ хлебомъ и солью. Раздавался колокольный звонъ. Вдругъ закричали въ толпъ, что Государь на площади ожидаетъ пленныхъ и принимаетъ присягу. Народъ повалиль на площадь; нась погнали туда же.

Пугачевъ сидваъ въ креслажъ на крыльцъ комендантскаго дома. На немъ былъ красивый казацкій

кафтанъ, общитый галунами. Высокая соболья шанка съ золотыми кистями была надвинута на его сверкающіе глаза. Лице его показалось мив знакомо. Казацкіе старшины окружали его. Отецъ Герасимъ, бавдный и дрожащій, стоядъ у крыдьца, съ крестомъ въ рукахъ, и, казалось, молча, умоляль его за предстоящія жертвы. На площади ставили наскоро висвлицу. Когда мы приблизились, Башкирцы разогнали народъ и насъ представили Пугачеву. Колокольный звонъ утихъ; настала глубокая тишина: «Который коменданть?» спросиль самозванець. Нашь урядникь выступиль изъ толпы и указаль на Ивана Кузмича. Пугачевъ грозно взглянуль на старика и сказаль ему: «Какъ ты смъль противиться мнв, своему Государю?» Коменданть, изнемогая оть раны, собраль последнія силы, и отвечаль твердымь голосомъ: «Ты мив не Государь, ты воръ и самозванецъ, слышь ты!» Пугачевъ мрачно нахмурился и махнуль былымь платкомь. Несколько казаковь подхватили стараго капитана и потащили къ висвлиць. На ея перекладинь очутился верхомъ изувъченный Башкирецъ, котораго допрашивали мы наканунь. Онъ держаль въ рукь веревку и черезъ минуту увидель я беднаго Ивана Кузмича вздернутаго на воздухъ. Тогда привели къ Пугачеву Ивана Игнатынча. «Приснгай» сказаль ему Пугачевъ «Государю Петру Оеодоровичу!» — Ты намъ не Государь, — отвъчаль Иванъ Игнатьичь, по вторяя слова своего капитана. — Ты, дядюнка, воръ и самозванецъ! — Пугачевъ махнуль опять платкомъ, и добрый поручикъ повисъ подлъ своего стараго начальника.

Очередь была за мною. Я глидъль смъло на Пугачева, готовясь новторить ответь великодушныхъ монхъ товарищей. Тогда, въ неописанному моему изумлению, увидьль я среди мятежныхъ старшинъ Швабрина, обстриженнаго въ кружокъ и въ казацкомъ кафтанъ. Онъ подопель къ Пугачеву и сказалъ ему на ухо несколько словъ, «Въшать его!» сказаль Пугачевь, не взглянувъ уже жа меня. Мив накинули на шею петлю. Я сталь читать про себи молитву, приноси Богу искреннее раскаяние во всехъ можть преграменіяхъ и моля Его о спасеніи всіхъ близкихъ моему сердцу. Меня притацили подъ висьлицу. «Не бось, не бось» повторная инв губители, можеть быть, и виравду желая меня ободрить. Вдругь услышаль я крикь: «Постойте, окаянные! погодите!».. Палачи остановились. Гляжу: Савельнчь межить въ ногахъ у Пугачева. «Отець родной!» говориль бъдный дидька. «Что тебъ въ смерти барскаго дитити? Отнусти его; за дего тебф выкупъ дадуть; а для примъра и страха ради, вели новъ-

сить хоть меня старика! Пугачевь даль знакь. и меня тотчась развязали и оставили. «Батюшка нашъ тебя милуетъ» говорили инъ. Въ эту минуту не могу сказать, чтобъ я обрадовался своему избавлению, не скажу однако жъ, чтобъ я о ненъ и сожальль. Чувствованія мои были сляшкомъ смутныя. Меня снова привели къ самозванцу и поставнаи передъ нинъ на кольна. Пугачевъ нротянуль мив жилистую свою руку. «Цалуй руку, цалуй руку!» говорили около меня. Но я предпочель бы самую лютую казнь такому поддому униженію. «Ватюнка Петръ Андремчь!» шепталь Савельичь, стоя за мною и толкая меня. «Не упрямься! Что тебь стоить? плюнь да поцалуй у глод.... (тьфу!) поцалуй у него ручку.» Я не шевелился. Пугачевъ опустиль руку, сказавъ съ усмъшкою: «Его благородіе знать одурвав оть вадости. Подышите его!» Меня подняли и оставили на свободь. Я сталь смотрыть на продолженіе ужасной комедіи.

Жители начали присягать. Они подходили одинъ за другимъ, цалуя распятіе и потомъ кланянсь самозванцу. Гарнизонные солдаты стояли туть же. Ротный нортной, вооруженный тупыми своими ножницами, ръзаль у няхъ косы. Они, отряживаясь, подходили къ рукъ Пугачева, который объявляль имъ прощеніе и принималь въ свою



шайку. Все это прододжалось охоло трехъ часовъ. Наконецъ Пугачевъ всталъ съ креселъ и сошелъ съ крыльца въ сопровождени своихъ старшинъ. Ему подвели бълаго коня, укращеннаго богатой сбруей. Два казака взяли его подъ руки и посадили на съддо. Онъ объявиль отпу Герасиму, что будеть объдать у него. Въ эту минуту раздался женскій крикъ. Нізсколько разбойниковъ вытащили на крыльцо Василису Егоровну, растрепанную и раздатую донага. Одинь изъ нихъ успаль уже нарядиться въ ея душеграйку. Другіе таскали нерины, сундуки, чайную посуду, бълье и всю рухлядь. «Батюшки мон!» кричала бедная старушка. «Отпустите душу на покаяніе. Отцы родные, отвелите меня къ Ивану Кузмичу.» Вдругъ она взглянула на висълицу и узнала своего мужа. «Злодви!» закричала она въ изступлении. «Что это вы съ нимъ сделали? Светь ты мой, Иванъ Кузмичь, удалая солдатская головушка! не тронули тебя ни штыки Прусскіе, ни пули Туредкія; не въ честномъ бою положиль ты свой животь, а сгинуль оть быглаго каторжника! - Унять старую въдьму! — сказалъ Пугачевъ. Туть молодой кавакъ ударилъ ее саблею по головъ, и она упала мертвая на ступени крыльца. Пугачевъ увхаль; народъ бросился за нимъ.



## TJARA VIII.

## незванный гость.

Незванный гость х) же Татаряна. Посления

Площадь опуствла. Я все стояль на одномъ мвств, и не могъ привести въ порядокъ мысли, смущенныя столь ужасными впечатлвніями.

Неизвъстность о судьбъ Марьи Ивановны пуще всего меня мучила. Гдѣ она? что съ нею? успъла ли спритаться? надежно ли ея убъжище?... Подный тревожными мыслями, я вощель въ комендантскій домъ... Все было пусто; стулья, столы, сундуки были переломяны; посуда перебита; все растаскано. Я взбъжаль по маленькой лъстниць, которая вела въ свътлицу, и въ цервый разъ отроду вошель въ комнату Марьи Ивановны. Я

увидьль ен постелю, персрытую разбойниками; шкапь быль разломань и ограблень; лампадка теплилась еще передь опустылымь кивотомь. Уцыльло и зеркальце, висывшее въ простынкь.... Гдь жъ была хозяйка этой смиренной, дывической кельи? Страшная мысль мелькнула въ умымоемь: я вообразиль ее въ рукахъ у разбойниковъ.... Сердце мое сжалось.... Я горько, горько заплакаль, и громко произнесь имя моей любезной.... Въ эту минуту послышался легкій шумь, и изъ-за шкапа явилась Палаша, блыдная и трепенцущая.

- «Ахъ, Нетръ Андреичь!» сказала она, всплеснувъ руками. «Какой денёкъ! какія страсти!»...
- A Марья Ивановна?—спросиль я нетерпъливо. Что Марья Ивановна?
- «Барышня жива» отвъчала Палаша. «Она спритана у Акулины Памфиловны.»
- —У нопадыя!—вскричаль я съ ужасовъ. Воже мой! да тамъ Пугачевъ! —

Я бросился вонь изъ комнаты, мигомъ очутился на улицв и опрометью побвжаль въ домъ священника, ничего не видя и не чувствуя. Тамъ раздавались крики, хохоть и нѣсни.... Пугачевъ пироваль съ евоими товарищами. Палаша прибъжала туда же за мною. Я нодослаль ее вызвать тихонько Акулину Памфиловну. Чревъ минуту

нопадья вышла ко мнв въ свии съ нустымъ штофонъ въ рукахъ.

— Ради Бога! гдв Марыя Ивановна? — спросмаъ я съ неизъяснивыть водненияъ.

«Лежить, моя голубушка, у меня на кровати, тамъ за перегородкою отвъчала попадья. «Ну, Петръ Андреичь, чуть-было не стряслась беда; да слава Богу, все прошло благополучно: алодей только-что уселен обедать, какь она ноя бедняжка очнется, да застонеть!... Я такъ и обнерла. Онь услышаль: «А кто это у тебя охасть, старуха?» И вору въ ноясъ: племененца моя, Государь; захворада, лежить, воть ужь другая недълн. -- «А молода твон племинища?» -- Молода, Государь. — «А покажи-ка инв., старука, свою племянницу. - У меня сердце такъ и йокнуло, да нечего было делать. — Изволь, Государь; только девка-то не спожеть встать и притти къ твоей милости. - «Ничего, старуха, я и санъ пойду - ногляжу. » И въдь ношель окажнный за персгородку; какъ ты думаешь! въдь отдернулъ занавьсь, взглянуль ястребяными своими глазами -- и ничего . . . Богъ вынесь! А вържшь ли, я и батька мой такъ ужъ и приготовились къ мученической сперти. Къ счастно, она моя голубушка не узнала его. Господи Владыка, дождались мы праздника! Нечего сказать! бедный Ивань Куз-

мичь! кто бы полумаль!... А Василиса-то Егоровна? А Иванъ-то Игнатънчь? Его-то за что?... Какъ это васъ пощаднан? А каковъ Швабринъ, Алексьй Иванычь? Выдь острится въ кружовъ и теперь у насъ туть же съ ними пируеть! Проворень, нечего сказать! А какъ сказада я про больную племянницу, такъ онъ, въришь ли, такъ взглянуль на меня, какъ-бы ножемъ насквозь; однако не выдаль, спасибо ему и за то.» — Въ эту минуту раздались пьяные крики гостей и голось отца Герасима. Гости требовали вина, хознинъ кликаль сожительницу. Попадыя расклопоталась. «Ступайте-себъ домой, Петръ Андреичь» сказала она; «теперь не до васъ; у злодвевъ попойка идеть. Бъда, попадетесь подъ пьяную руку. Прощайте, Петръ Андренчь. Что будеть, то будеть; авось Богь не оставить!

Попадья ушла. Несколько успокоенный, и отправился къ себе на квартиру. Проходя мимо площади, и увидель несколько Башкирцевъ, которые теснились около виселицы и стаскивали сапоги съ повешенныхъ; съ трудомъ удержаль и порывъ негодованія, чувствуя безполезность заступленія. По крепости бегали разбойники, граби офицерскіе дома. Везде раздавались крики пьянствующихъ мятежниковъ. Я прищель домой. Савельичь встретиль меня у порога. «Слава Богу!»

вскричаль онь, увидя меня. Я было-думаль, что влодьи опять тебя подхватили. Ну, батюшка Петръ Андреичь! въришь ли? все у насъ разграбили, мо-шенники: платье, бълье, вещи, посуду — ничего не оставили. Да что ужъ! Слава Богу, что тебя живаго отпустили! А узналь ли ты, сударь, атамана?»

- Нътъ, не узналъ; а кто жъ онъ такой?

«Какъ, батюнка? Ты и позабыль того пьяницу, который выманиль у тебя тулупъ на постояломъ дворь? Заячій тулупчикъ совсьиъ новёшенькій; а онъ, бестія, его такъ и распороль, напяливая на себя!»

Я изумился. Въ самомъ дълъ сходство Пугачева съ моимъ вожатымъ было разительно. Я удостовърился, что Пугачевъ и онъ были одно и то же лице, и понялъ тогда причину пощады, мив оказанной. Я не могъ не подивиться странному спъпленію обстоятельствъ: дътскій тулупъ, подаренный бродягь, избавлялъ меня отъ петли, и пъяница, щатавшійся по постояльниъ дворамъ, осаждаль кръности и потрясаль государствомъ!

«Не изволишь ли покушать?» спросиль Савельичь, неизмънный въ своихъ привычкахъ. «Дома ничего нътъ; пойду, пошарю, да что нибудь тебъ изготовлю.»

Оставшись одинь, я ногрузился въ размышленія. Что мнв было далать? Оставаться въ кра-

пости, подвластной злодью, или следовать за его шайкою, было неприлично офицеру. Долгь требоваль, чтобъ я явился туда, где служба иоя могла еще быть полевна отечеству въ настоящихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ... Но любовь сильно советовала ине оставаться при Марье Ивановне и быть ей защитникомъ и нокровителемъ. Хотя я и предвидель скорую и несомиенную перемену въ обстоятельствахъ, но все же не могь не трешетать, воображая опасность ен положенія.

Разнышленія пои были прерваны приходомъ одного изъ казаковъ, который прибъжаль съ объявленіенъ, «тто-де Великій Государь требуеть теби къ себь.» — Гдв же онъ? — сиросиль и, готовясь новиноваться.

«Въ комендантскомъ» отвечаль казакъ. «После обеда батюнка нашъ отправился въ баню, а теперь отдыхаеть. Ну, ваше благородіе, по всему видно, что персона знатная: за обедомъ скушать извелиль двухъ жареныхъ поросить, а парится такъ жарко, что и Тарасъ Курочкивъ не вытерпель, отдаль веникъ бомке Бакбаеву, да насилу холодной водой откачался. Нечего сказать: все пріемы такіе важные... А въ бане, слышно, показываль царскіе свои знаки на грудяхъ: на одной двуглавый орель, величивою съ нятакъ, а на другой персона ето.»

Я не ночель нужнымь оспаривать мивнія казака, и съ нимь вивств отправился въ комендантскій домь, зарань воображая себь свиданіе съ Пугачевымь и стараясь нредугадать, чвмь оно кончится. Читатель легко можеть себь представить, что я не быль совершенно хладнокровень.

Начинало смеркаться, когда примель и къ комендантскому дому. Висьлица съ своими жертвами страшно чернъла. Тъло бъдной комендантши все еще валялось подъ крыльцемь, у котораго два казака стояли накарауль. Казакъ, приведній меня, отправился про меня доложить, и, тотчасъ же воротившись, ввель меня въ ту комнату, гдъ наканунъ такъ въжно прощался я съ Марьей Ивановною.

Необыкновенная картина инв иредставилась. За столомъ, накрытымъ скатертью и установленнымъ штофами и стаканами, Пугачевъ и человъкъ десять казацкихъ старшинъ сидъли, въ шапкахъ и цвътныхъ рубаникахъ, разгориченные виномъ, съ красными рожами и блистающими глазами. Между ними не было им Швабрина, ни нащего урядника, новобранныхъ измънниковъ. «А, ваше благородіе!» сказалъ Пугачевъ, увидя меня. «Добро вожаловать; честь и мъсто, милости просимъ.» Собесъдники потъснилисъ. Я молча сълъ на краю стола. Сосъдъ мой, молодой казакъ, стройный и краси-

вый. налиль мив стакань простаго вина, до котораго я не коснулся. Сь любопытствомъ сталь я разсматривать сборище. Пугачевъ на первоиъ мъств сидвав, облокотясь на столь и подпирая черную бороду своимъ широкимъ кулакомъ. Черты лица его, правильныя и довольно пріятныя, не изъявляли ничего свирьпаго. Онъ часто обращался къ человъку лътъ пятидесяти, называя его то графомъ, то Тимовенчемъ, а иногда величая его аялюшкою. Всв обходились между собою какъ товарищи и не оказывали никакого особеннаго предпочтенія своему предводителю. Разговоръ шель объ утреннемъ приступъ, объ успъхъ возмущенія и о будущихъ дъйствіяхъ. Каждый хвасталь, предлагаль свои мивнія и свободно оспариваль Пугачева. И на семъ-то странномъ военномъ совъть рвшено было итти къ Оренбургу: движение дерзкое, и которое чуть-было не увънчалось бъдственнымъ успахомъ! Походъ быль объявленъ къ завтрашнему дию. «Ну, братцы» сказаль Пугачевь «затянемъ-ка на сонъ грядущій мою любимую пъсеньку. Чумаковъ! начинай!» Сосьдъ мой затянуль тонкимъ голоскомъ заунывную бурлацкую песню, и всв подхватили хоромь:

Не шуми, мати зеленая дубровушка, Не мъшай мнъ доброму молодцу думу думати. Что заутра мнъ доброму молодцу въ допросъ итти

Нередъ грознаго судью, самаго Царя. Еще станеть Государь-Царь меня справивать: Ты скажи, скажи, детинушка крестьянскій сынь, Ужь какъ съ къмъты вороваль, съ къмъ разбой держаль. Еще иного-ли съ тобой было товарищей? Я скажу тебъ, надежа православный Царь, Всее правду скажу тебъ, всю истину, Что товарищей у меня было четверо: Еще первой мой товарищь темная ночь. А второй мой товарищь булатный ножь, А какъ третій-то товарищь, то мой добрый конь, А четвертой мой товарищь, то тугой лукь; Что разсыльщики мон, то калены стралы. Что возговорить надежа православный Царь: . Исполать тебь, дътинушка крестьянскій сынь, Что умель ты воровать, умель ответь держать! Я за то тебя, детинунка, пожалую Среди поля хоромами высокими, Что двумя ан столбами съ перекладиной.

Невозможно разсказать, какое дъйствіе произвела на меня эта простонародная пъсня про висълицу, распъваемая людьми, обреченными висълиць. Ихъ грозныя лица, стройные голоса, умылое выраженіе, которое придавали они словань, и безъ того выразительнымъ — все потрясало меня какимъ-то пінтическимъ ужасомъ.

Гости выпили еще по стакану, встали изъ-за стола и простились съ Пугачевынъ. Я хотвлъ за ними

Digitized by Google

последовать; но Пугачевъ сказаль инв: «Сиди; и хочу съ тобою переговорить.» — Мы остались глазъ-на-глазъ.

Нѣсколько минутъ продолжалось обоюдное наше молчаніе. Пугачевъ смотрѣлъ на меня пристально, изрѣдка прищуривая лѣвый глазъ съ удивительнымъ выраженіемъ плутовства и насмѣпливости. Наконецъ онъ засмѣялся, и съ такою непритворной веселостію, что и я, глядя на него, сталъ смѣяться, самъ не зная чему.

«Что, ваше благородіе?» сказаль онь мнв. «Струсиль ты, признайся, когда молодцы мон накинули тебв веревку на шею? Я чаю, небо съ овчинку показалось.... А покачался бы на перекладинв, если бъ не твой слуга. Я тотчась узналь стараго хрыча. Ну, думаль ли ты, ваше благородіе, что человвкъ, который вывель тебя къ умету, быль самь Великій Государь? (Туть онъ взяль на себя видь важный и таинственный.) Ты крыпко предо мною виновать продолжаль онь; «но я помиловаль тебя за твою добродьтель, за то, что ты оказаль мнв услугу, когда принуждень я быль скрываться оть своихъ недруговъ. То ли еще увидишь! Такъ ли еще тебя пожалую, когда получу свое государство! Объщаепься ли служить мнв съ усердіемь? »

Вопросъ мошенника и его дерзость показались иль такъ забавны, что и не могъ не усмъхнутьси.

«Чему ты усмъхаенься?» спросиль онь меня, нахмурясь. «Или ты не въришь, что я Великій Государь? Отвъчай прямо.»

Я смутился. Признать бродягу Государемъ быль и не въ состояніи: это казалось мнів малодушіемъ непростительнымъ. Назвать его въ глаза обманщикомъ. — было подвергнуть себя погибели; и то, на что быль и готовъ подъ висілицею въ глазахъ всего народа въ первомъ нылу негодованія, теперь казалось мнів безполезной хвастливостію. Я колебался. Пугачевъ мрачно ждаль моего отвіта. Наконець (и еще нынів съ самодовольствіемъ поминаю эту минуту) чувство долга восторжествовало во мнів надъ слабостію человівческою. Я отвічаль Пугачеву: Слушай; скажу тебів всю правду. Разсуди, могу ли и признать въ тебів Государи? Ты человівкъ смышленый: ты самъ увиділь бы, что и лукавствую.

- «Кто-же я таковъ, по твоему разумьнію?
- Богъ тебя знаетъ; но кто бы ты ни былъ,
   ты шутишь опасную шутку.

Пугачевъ взглянулъ на меня быстро. «Такъ ты не въришь» сказалъ онъ, «чтобъ я былъ Государь Петръ Оедоровичь? Ну, добро. А развъ нътъ удачи удал у? Развъ встарину Гришка Отрепьевъ не дарствовалъ? Думай про меня, что хочешь, а с ь меня не отставай. Какое тебъ дъло

до инаго-прочаго? Кто ни попъ, такъ батька. Послужи инъ върой и правдою, и я тебя пожалую и въ фельдиаршалы, и въ князья. Какъ ты думаешь?»

— Нътъ, — отвъчалъ я съ твердостію. Я природный дворянинъ; я присягалъ Государынъ Императрицъ: тебъ служить не могу. Коли ты въ самомъ дълъ желаешь мнъ добра, такъ отпусти меня въ Оренбургъ.

Пугачевъ задумался. «А коли отпущу» сказаль онъ, «такъ объщаешься ли по крайней жъръ противъ меня не служить?«

— Какъ могу тебъ въ этомъ объщаться? — отвъчаль я. Самъ знаещь, не моя воля: велять итти противъ тебя — пойду, дълать нечего. Ты теперь самъ начальникъ; самъ требуещь повиновенія отъ своихъ. На что это будеть похоже, если я отъ службы откажусь, когда служба моя понадобится.? Голова моя въ твоей власти: отпустишь меня — спасибо; казнишь — Богъ тебъ судья; а я сказаль тебъ правду.

Моя искренность поразила Пугачева. «Такъ и быть», сказалъ онъ, ударя меня по плечу. «Казнить, такъ казнить, миловать такъ миловать. Ступай себъ на всъ четыре стороны и дълай, что хочешь. Завтра приходи со мною проститься, а теперь ступай-себъ спать, и меня ужъ дрема клонить.»

Я оставиль Пугачева и вышель на улицу. Ночь была тихая и морозная. Мъсяць и звъзды ярко сіяли, освъщая площадь и висьлицу. Въ кръпости все было спокойно и темно. Только въ кабакъ свътился огонь и раздавались крики запоздалыхъ гулякъ. Я взглянулъ на домъ священника: Ставни и ворота были заперты. Казалось, все въ немъ было тихо.

Я пришель къ себъ на квартиру, и нашель Савельича, горюющаго по моемъ отсутствіи. Въсть о свободь моей обрадовала его несказанно. «Слава тебъ, Владыка!» сказаль онъ перекрестившись. «Чъмъ свъть оставимъ кръпость и пойдемъ куда глаза глядять. Я тебъ кое-что заготовиль; покушай-ка, батюшка, да и почивай себъ до утра, какъ у Христа за пазушкой.

Я последоваль его совету, и, поужинавь съ большимъ аппетитомъ, заснулъ на голомъ нолу, утомленный душевно и физически.

## ГЛАВА ІХ.

РАЗЛУКА.

Сладко было спознаваться Мић, прекрасная, съ тобой; Грустие, грустие разставаться, Грустие, будто бы съ душей.

Хорасков,

Рано утромъ разбудилъ мени барабанъ. Я пошелъ на сборное мъсто. Тамъ строились уже толпы Пугачевскія около висълицы, гдв все еще висъли вчерашнія жертвы. Казаки стояли верхами, солдаты подъ ружьемъ. Знамена развъвались. Нъсколько пушекъ, между коихъ узналъ я и нашу, поставлены были на походные лафеты. Всъ жители находились тутъ же, ожидая самозванца. У крыльца комендантскаго дома казакъ держалъ подъ устцы прекрасную бълую лошадъ Киргизской породы. Я искалъ глазами тъла комендантши. Оно

было отнесено немного въ сторону и прикрыто рогожею. Наконецъ Пугачевъ вышелъ изъ съней. Нароль сняль шапки. Пугачевь остановился на крыльць и со всеми поздоровался. Одинь изъ старшихъ подаль ему мъщокъ съ мъдными деньгами. и онъ сталь ихъ метать пригорпинями. Народъ съ крикомъ бросался ихъ подбиратъ, и дъло обощлось не безъ увъчья. Путачева окружили главные изъ его сообщниковъ. Между ними стоялъ и Швабринь. Взоры наши встратились; въ моемъ онъ могъ прочесть презрвніе, и онъ отворотился съ выраженіемъ искренней злобы и притворной наствиливости. Пугачевъ, увидевъ меня въ толив, 'кивнуль мив головою и подозваль къ себв; «Слуциай» сказаль онь мив. «Ступай сей же чась въ Оренбургъ и объяви отъ меня губернатору и всемъ генераламъ, чтобъ ожидали меня къ себъ черезъ недалю. Присоватуй имъ встратить меня съ датскою любовію и послушаніемь; не то не избъжать имъ лютой казни. Счастливый путь, ваше благородіе!» Потомъ обратился онъ къ народу и сказаль, указывая на Швабрина. «Воть вамь, дьтушки, новый командиръ. Слушайтесь его во всемъ, а онъ отвъчаетъ мнъ за васъ и за кръпость.» Съ ужасовъ услышалъ и сін слова: Швабринъ дълался начальникомъ крвпости; Марья Ивановна оставалась въ его власти! Воже, что съ нею будеть!

Пугачевъ сошелъ съ крыльна. Ему подвели лошадь. Онъ проворно вскочиль въ съдло, не дождавшись казаковъ, которые котъли-было подсадить его.

Въ это время, изъ толны народа, вижу, выступиль мой Савельичь, подходить иъ Пугачеву, и подаль ему листь бумаги. Я не могь придумать, что изъ того выйдеть. «Это что?» спросиль важно Пугачевь. — Прочитай, такъ изволищь увидъть отвъчаль Савельичь. Пугачевъ приняль бумагу и долго разсиатриваль съ видомъ значительнымъ. «Что ты такъ мудрено пишещь?» сказаль онъ наконецъ. Нами свътлыя очи не могуть туть ничето разобрать. Гдв мой оберъ-секретарь?»

Молодой налой въ капральскомъ мундира проворно подбажаль къ Пугачеву. «Читай вслукъ» сказаль санозваненъ, отдавая ему бумагу. Я чрезвычайно любопытствовалъ узнать, о чемъ дядыка ной вадумалъ писать Пугачеву. Оберъ-секретаръ громогласно сталь по складамъ читать сладующее:

«Два халата, миткалевый и шелковый полосатый, на шесть рублей.»

— Это что вначить? — сказаль, нахмурись, Пуга<del>чевь</del>.

Прикажи читать далье — отвічаль спокойно Савельнуь.

Оберъ-секретарь продолжаль:

- «Мундиръ изъ тонкаго зеленаго сукна, на семъ рублей.
  - «Штаны бълые суконные, на пять рублей.
- «Двізнадцать рубахъ полотняныхъ Голландскихъ съ манжетами, на десять рублей.
- «Погребенъ съ чайною посудою, на два рубля съ полтиною....
  - Что за вранье? нрерваль Пугачевъ. Какое мив дело до погребщовъ и до міхановъ съ манжетами? Савельниъ крякнуль и сталь объясняться. «Это, батюшка, изволишь видеть, реестръ барскому добру, раскрадениюму злодения»....
  - Какими влодъями? спросиль гровно Нугачевъ
  - «Виновать: обмольнаси» отвічаль Савельнчь. «Злодін не злодін, а твон ребята, таки пошарили, да порастаскали. Не гиівнсь: конь и о четырехь могаль, да спотыкаєтся. Прикажи ужь дочитать.»
  - Дочитывай скаваль Пугачевъ. Секретаръ нродолжалъ:
  - «Одъяло ситцевое, другое тафтяное на хлопчатой бумагь, четыре рубля.
    - «Шуба лисья, крытая алыкь ратином», 40 руб.
  - «Еще заячій тулупчикъ, пожалованный твоей милости на ностояломъ дворъ, 15 рублей.
  - Это что еще! вскричаль Пугачевь, сверкиувь огненими глазани.

Признаюсь, я перепугался за бъднаго моего дядьку. Онъ хотълъ-было пуститься опять въ объясненія; но Пугачевъ его прерваль: «Какъ ты смълъ льзть ко мнъ съ такими пустяками?» вскричаль онъ, выхватя бумагу изъ рукъ секретаря и броснвъ ее въ лице Савельичу. «Глупый старикь! Ихъ обобрали: экая бъда! Да ты долженъ, старый хрычь, въчно Бога молить за меня да за монхъ ребятъ, за то, что ты и съ бариномъ-то своимъ не висите здъсь виъстъ съ монии ослушниками.... Заячій тулупъ! Я-те дамъ заячій тулупъ! Да знаешь ли ты, что я съ тебя живаго кожу велю содрать на тулупы?»

— Какъ изволинь, — отвъчаль Савельичь; — а и человъкъ модневольный, и за барское добро долженъ отвъчать.

Пугачевъ быль видно въ припадкъ великодушін. Онь отворотился и отъёхаль, не сказавъ болве ни слова. Швабринъ и старшины послъдовали за нимъ. Шайка выступила изъ крыпости въ порядкъ. Народъ пошель провожать Пугачева. Я остался на площади одинъ съ Савельичемъ. Дядька мой держаль въ рукахъ свой реестръ и разсматриваль его съ видомъ глубокаго сожальнія.

Види мое доброе согласіе съ Пугачевымъ, онъ думаль употребить оное въ пользу; но мудрое намъреніе ему не удалось. Я сталь-было его бранить за неумъстное усердіе, и не могь удержаться отъ смѣжа. «Смѣйся, сударь» отвѣчаль Савельичь; «смѣйся; а какъ придется намъ съизнова заводиться всѣмъ хозяйствомъ, такъ посмотримъ, смѣшно ли будетъ.»

Я сприиль въ домъ священника увидеться съ Марьей Ивановной. Попадыя встрытила меня съ нечальнымь известіемь. Ночью у Марыи Ивановны открылась сильнан горичка. Она лежала безъ памяти и въ бреду. Попадья ввела меня въ ея комнату. Я тихо подошель къ ен кровати. Перемвна въ ел лиць поразила меня. Больная меня не узнала. Долго стояль я передъ нею, не слушая ни отца Герасима, ни доброй жены его, которые, кажется, меня утьшали. Мрачныя мысли волновали меня. Состояніе біздной, беззащитной сироты, оставленной посреди злобныхъ мятежниковъ, собственвое мое безсиле устрашали меня. Швабринъ, Швабринъ пуще всего терзалъ мое воображение. Облеченный властію отъ самозванца, предводительствун въ крвпости, гдв оставалась несчастная дввушка -невинный предметь его ненависти, онъ могь ръшиться на все. Что мнь было делать? Какъ подать ей помощь? Какъ освободить изъ рукъ влодъя? Оставалось одно средство: я рышился тоть же чась отправиться въ Оренбургъ, дабы торопить освобождение Бълогорской крыпости, и по возножности тому содъйствовать. Я простился съ священникомъ и съ Акулиной Памфиловной, съ жаромъ поручая ей ту, которую почиталь уже своею женою. Я взяль руку бъдной дъвушки и поцаловаль ее, орошая слезами. «Прощайте» говорила мив попадъя, провожая меня; «прощайте, Петръ Андренчь. Авось, увидимся въ лучщее время. Не вабывайте насъ и пишите къ намъ почаще. Бъдная Марья Ивановна, кромъ васъ, не имъетъ теперь ни утъщенія, ни покровителя.

Вышедъ на илощадь, я остановился на минуту, взглянуль на висълицу, поклонился ей, вышель изъ кръпости и пошель по Оренбургской дорогь, сопровождаемый Савельнчемъ, который отъ меня не отставалъ.

Я шель занятый своими разнышленіями, какъ вдругь услышаль за собою конскій топоть. Оглянулся; вижу: изь крыпости скачеть казакь, держа Башкирскую лошадь въ новодья и ділая издали инв знаки. Я остановился, и вскорі узналь нашего урядника. Онь, подскакавь, слівь съ своей лошади и сказаль, отдавая инв поводья другой: «Ваше благородіе! Отець нашь вамь жалуеть лошадь и шубу съ своего плеча (къ сідлу прививань быль овчинный тулунь). Да еще» — примольна запинаясь урядникь — «жалуеть онь вамь . . . полтину денегь . . . да я растеряль ее

дорогою: простите великодушно.» Савельичь посмотрвль на него косо и проворчаль: Растеряль
дорогою! А что же у тебя побрякиваеть за пазукой? Безсовъстный! — «Что у меня за пазухой-то
побрякиваеть?» возразиль урядникь, ни мало не
смутясь. «Богь съ тобою, старинушка! Это бренчить уздечка, а не полтина.» Добро, — сказаль я,
прерывая споръ. Благодари отъ меня того, кто
тебя прислаль; а растерянную полтину постарайся
подобрать на возвратномъ пути, и возьми себъ на
водку. «Очень благодаренъ, ваше благородіе» отвъчаль онъ, поворачивая свою лошадь; «въчно за
васъ буду Бога молить.» При сихъ словахъ онъ
поскакаль назадъ, держась одной рукою за павуху, и чересъ минуту скрылся изъ виду.

Я надъль тулупъ и съль верхомъ, посадивъ за собою Савельича. «Вотъ видишь ли, сударь» сказаль старикъ, «что я не даромъ подалъ иошеннику челобитье: вору-то стало совъстно. Хотъ Башкирская долговязая кляча да овчинный тулупъ не стоятъ и половины того, что они, мошенники, у насъ украли, и того, что ты ему самъ изволилъ пожаловать; да все же пригодится, а съ лихой собаки хотъ шерсти клокъ.»

## ГЛАВА Х.

ОСАДА ГОРОДА,

Замань луга и горы, Съ вершниы, какъ орель, бросьль на градъ окъ зворы. За станомъ новелъль соорудить раскать, И въ мось, неруны скрынь, въ номи привесть нодь градъ. Хераскать.

Приближансь къ Оренбургу, увидъли мы толпу колодниковъ съ обритыми головами, съ лицами, обезображенными щиппами палача. Они работали около укръпленій, подъ надзоромъ гарнизонныхъ инвалидовъ. Иные вывозили въ тележкахъ соръ, наполнявшій ровъ, другіе лопатками копали землю; на валу каменьщики таскали кирпичъ и чинили городскую стъну. У воротъ часовые остановили насъ и потребовали нашихъ паспортовъ. Какъ скоро сержантъ услышаль, что и ъду изъ Бъло-

горской крвпости, то и повель меня прямо въдомъ генерала.

Я засталь его въ саду. Онь осматриваль яблони, обнаженныя дыханіемъ осени, и, съ помощію стараго садовника, бережно ихъ укутываль теплой соломой. Лице его изображало спокойствіе, здоровье и добродущие. Онъ мнв обрадовался, и сталь разспранивать объ ужасныхъ происшествіяхъ, коимъ я быль свидетель. Я разсказаль ему все. Старикь слушаль меня со вниманіемь и между тымь отрызываль сухін ветви. «Ведный Мироновь!» сказаль, онъ, когда кончилъ я свою печальную повъсть. «Жаль его: хорошій быль офицерь; и мадамъ Мироновъ добран была дама, и какан майстерица грибы солить! А что Маша, капитанская дочка?» Я отвъчаль, что она осталась въ кръпости на рукахъ у попадъи. «Ай, ай, ай! замътилъ генералъ. «Это плохо, очень плохо. На дисциплину разбойниковъ никакъ не льзя положиться. Что будеть съ бъдной дъвушкою? Я отвъчаль, что до Бълогорской крыности недалеко и что выроятно его превосходительство не замедлить выслать войско для освобожденія бідныхъ ея жителей. Генераль покачалъ головою съ видомъ недовърчивости. «Посмотримъ, носмотримъ» сказаль онъ. «Объ этомъ мы еще успьемъ потолковать. Прошу ко мнь пожаловать на чашку чаю: сегодня у меня будеть

военный совыть. Ты можешь намы дать вырным свыдыни о бездыльникы Пугачевы и объ его войскы. Теперь покамысть поди отдохни.

Я пошель на квартиру, инв отведенную, гдв Савельнчь уже хозяйничаль, и съ нетерпвиемъ сталь ожидать назначеннаго времени. Читатель легко себв представить, что я не преминуль явиться на соввть, долженствовавшій имвть такое вліяніе на судьбу мою. Въ назначенный чась в уже быль у генерала.

Я засталь у него одного изъ городскихъ чиновниковъ, помнится, директора таможни, толстаго и руминаго старичка въ глазетовомъ кафтанъ. Онъ сталь распрашивать меня о судьбв Ивана Кузмича, котораго называль кумомь, и часто прерываль мою рвчь дополнительными вопросами и правоучительными замвчаніями, которыя, если м не обличали въ немъ человъка свъдущаго въ военпомъ искуствъ, то по крайней мъръ обнаруживали сметливость и природный умъ. Между тымъ собраансь и прочіе приглашенные. Когда всв усвансь и всемь разнесли по чашке чаю, генераль изложиль весьма ясно и пространно, въ чемъ состояло дело: «Теперь, господа,» — продолжаль онь — «надлежить рышить, какь намь дыйствовать противу иятежниковъ: наступательно, или оборонительно? Каждый изъ оныхъ способовь имьеть свою выгоду

и невыгоду. Дъйствіе наступательное представляєть болье надежды на скорьйшее истребленіе непріятеля; дъйствіе оборонительное болье върно и бевопасно . . . И такъ начнемъ собирать голоса по законному порядку, то есть, начиная съ младшихъ по чину. Г. прапорщикъ!» продолжаль онъ, обращаясь ко мнъ «извольте объяснить намъ ваше мнъніе.

Я всталь, и, въ короткихъ словахъ описавъ сперва Пугачева и шайку его, сказалъ утвердительно, что самоаванцу способа не было устоять противу правильнаго оружія.

мнівніе мое было принято чиновниками съ явною неблагосклонностію. Они виділи въ немъ опрометчивость и дерзость молодаго человіка. Поднялся ропоть, и я услышаль явственно слово: молокосось, произнесенное кімъ-то вполголоса. Генераль обрателся ко мнів и сказаль съ улыбкою: «Г. прапорщикъ! Первые голоса на военныхъ совітахъ подаются обыкновенно въ пользу движеній наступательныхъ: это законный порядокъ. Теперь станемъ продолжать собираніе голосовъ. Г. коллежскій совітникъ! скажите намъ ваше мнівніе!»

Старичекъ въ глазетовомъ кафтанъ посившно донилъ третью свою чашку, значительно разбавленмую ромомъ, и отвъчалъ генералу: Я дукаю, ваше нревосходительство, что не должно дъйствовать ни наступательно, ни оборонительно.

«Какъ-же такъ, господинъ коллежскій совътникъ?» возразиль изумленный генералъ. «Другихъ способовъ тактика не нредставляеть: движеніе оборонительное, или наступательное»...

- Ваше превосходительство, двигайтесь подкупательно. *britary*
- «Э хе, хе! мивніе ваше весьма благоразунно. Движенін нодкупательныя тактикою допускаются, и мы воспользуемся вашимъ соввтомъ. Можно будеть обвщать за голову бездвльника... рублей семьдесять или даже сто ... изъ секретной сумиы»...
- И тогда, прерваль таноженный директоръ, будь и Киргизскій барань, а не коллежскій совізтникь, если эти воры не выдадуть шань своего атамана, скованнаго по рукань и по ногань.

«Мы еще объ этомъ подумаемъ и потолкуемъ» отвъчалъ генералъ. «Однако надлежитъ во всякомъ случаъ предпринять и военныя иъры. Госнода, подайте голоса ваши по законному порядку.»

Всв. мивнія оказались противными моєму. Всв. чиновники говорили о ненадежности войскь, о невіврности удачи, объ осторожности, и тому подобномь. Всв полагали, что благоразумніве оставаться подъ прикрытіємъ пушекъ за кріпкой каменной стівною, нежели на открытомъ полів непытывать

счастіє оружія. Наконець генераль, выслушавь всь мивнія, вытряхнуль пецель нав трубки и произнесь сладующую рачь:

«Государи мон! долженъ я вамъ объявить, что съ моей сторовы, я совершенно съ мивніемъ господина прапорщика согласенъ: ибо мивніе сіе основамо на всъхъ правилахъ здравой тактики, которая всегда почти наступательныя движенія оборонительнымъ предпочитаеть.»

. Туть онь остановился, и сталь набивать свою трубку. Самолюбіе мое торжествовало. Я гордо посмотръль на чиновниковъ, которые между собою нерешентывались съ видомь неудовольствія и безпокойства.

«Но, государи мои» прододжаль онь выпустивь, вибств съ глубокимъ вздохомъ, густую струю табачнаго дыму «я не смыю взять на себя столь великую отвътственность, когда дъло идеть о безопасности ввъренимъ инв провинцій Ея Императорскимъ Величествомъ, Всемилостивъйщей моею Государыней. И такъ я соглашаюсь съ большинствомъ голосовъ, которое рышило, что всего благоразумные и безопасные внутри города ожидать осады, а нападенія непріятеля силой артиллерія и (буде окажется возможнымъ) вылазками — отражать.»

Чиновники въ свою очередь насившанво поглядван на меня. Совътъ разошелся. Я не могъ не сожальть о слабости почтеннаго вонна, которыйнаперекоръ собственному убъжденію, рышился сладовать мивніямъ людей несвадущихъ и неомыт-

Спусти нѣсколько дней послѣ сего знаменитаго совѣта, узнали мы, что Пугачевъ, вѣрный своему обѣщанію, приблизился къ Оренбургу. Я увидѣлъ войско мятежниковъ съ высоты городской стѣны. Мнѣ показалось, что число ихъ вдесятеро увеличилось со времени послѣдняго приступа, коему былъ и свидѣтель. При нихъ была и артиллерія, взятая Пугачевымъ въ малыхъ крѣпостяхъ, имъ уже покоренныхъ. Вспомня рѣшеніе совѣта, я предвидѣлъ долговременное заключеніе въ стѣнахъ Оренбургскихъ, и чутъ не плакаль отъ досады.

Не стану описывать Оренбургскую осаду, которая принадлежить исторіи, а не семейственнымь запискамь. Скажу вкратць, что сія осада, по неосторожности мьстнаго начальства, была гибельна для жителей, которые претерпьли голодь и всевозможныя бъдствія. Легко можно себъ вообразить, что жизнь въ Оренбургъ была самая несносная. Всъ съ уныніемъ ожидали ръшенія своей участи; всъ охали отъ дороговизны, которая въ самомъ дъль была ужасна. Жители привыкли къ ндрамъ, залетавшимъ на ихъ дворы; даже приступы Пугачева ужъ не привлекали общаго любонытства. Я

умираль со скуки. Время нью. Писемь изь Былогорской крипости и не получаль. Вси дороги были. отръзаны. Разлука съ Марьей Ивановной становилась мив нестернима. Ненавъстность о ея судьбъ меня мучила. Единственное развлеченіе мое состовло въ навалничествъ. По милости Пугачева, я имьль добрую лошадь, съ которой делился скудной пищею, и на которой ежедневно выважаль я за городъ нерестрамваться съ Пугачевскими навадниками. Въ этихъ перестрвакахъ перевъсъ былъ обыкновенно на сторонъ влодъевъ сытыхъ, пъяныхъ и доброконныхъ. Тощая городовая конница не могла ихъ одольть. Иногла выходила въ поле и наша голодная пъхота; но глубина снъга ившала ей действовать удачно противу разсвянных навздниковъ. Артилерія тщетно гремвла съ высоты вала, а въ полъ вязла и не двигалась по причинъ изнуренія лошадей. Таковъ быль образъ нашихъвоенныхъ действій! И воть что Оренбургскіе чиновники называли осторожностію и благоразумісмь!

Однажды, когда удалось намъ какь-то разсвять и прогнать довольно густую толву, навхаль я на казака, отставшаго отъ своихъ товарищей; я готовъ быль уже ударить его своею Турецкою саблею, какъ вдругь онъ сняль шапку и закричаль: «Здравствуйте, Петръ Андреичь. Какъ васъ Богъ милуеть?»

Я взглянуль, и узналь нашего урядняка. Я несказанно ему обрадовался. Здравствуй, Максимичь, — сказаль я ему. Лавно ли изъ Вълогорской?

- «Недавно, батюнка Петръ Андренчь; только вчера воротился. У меня есть къ важъ письмено.»
- Гдв жъ оно? вскричаль я, весь такь ж вспыхнувъ.

«Со мною» отвіталь Максинычь, ноложивь руку за назуху. «Я обіщался Паланій ужь какь-нибудь да вамь доставить. Туть онь подаль мні сложенную бумажку и тотчась ускакаль. Я развернуль ее и съ трепетомь прочель слідующій строки:

«Вогу угодно было лишить меня вдругь етна и матери: не имъю на земль ни родии, ни покровителей. Прибъгаю къ вамъ, зная, что вы всегда 
желали мив добра и что вы всякому человъку 
готовы помочь. Молю Бога, чтобъ это письмо 
какъ нибудь до васъ дошло! Максимычь объщалъ 
вамъ его доставить. Палаша слышала также отъ 
Максимыча, что вы совсъмъ себя не бережете 
и не думаете о тъхъ, которые за васъ со слезами 
Бога молять. Я долго была больна; а когда выздоровъла, Алексъй Ивановичь, который командуетъ у 
насъ на мъсть нокойнаго батюнии, принудялъ 
отца Герасима выдать меня ему, застращавъ Путачевымъ. Я живу въ нашемъ домъ подъ карауломъ.

Алексый Ивановичь принуждаеть меня выйти за него запужъ. Онъ говорить, что спасъ мив жизнь, нотому что прикрыль обмань Акулины Памфиловны, которая сказала влодениь, булто бы я ея наеменения. А мив легте было бы умереть, нежели савлаться женою такого человека, каковь Алексей Ивановичь. Онъ обходится со мною очень жестоко, н грозится, коли не одумаюсь и не согланусь, то привезеть меня въ лагерь къ злодею, и съ вамиде тоже будеть, что съ Лизаветой Харловой. Я просила Алексън Ивановича датъ мив подумать. Онъ согласился ждать еще три дня, а коли черезъ три дня ва него не выйду, такъ ужъ никакой пощады не будетъ. Батюнка Петръ Андреичь! вы одинъ у меня покровитель; заступитесь за меня бъдную. Упросите генерала и всехъ командировъ прислать къ намъ поскорве сикурсу, да прівзжайте сами, если можете: Остаюсь вань покорная бъдная сирота

# Марын Миронова.»

Прочитавъ это письмо, я чуть съ ума не сошель. Я пустился въ городъ, безъ милосердія пришпоривая бъднаго моего коня. Дорогою придумываль я и то и другое для избавленія бъдной дъвушки, и ничего не могь выдумать. Прискакавъ въ городъ, я отправился прямо къ генералу, и опрометью къ нему вбъжаль. Генераль ходиль взадь и внередь по комнать, куря свою пенковую трубку. Увидя меня, онь остановился. Въроятно, видь мой поражиль его; онь заботливо освъдомился о причинъ моего поспъшнаго прихода. Ваше превосходительство, сказаль я ему прибъгаю къ вамъ, какъ къ отцу родному; ради Бога, не откажите мнъ въ моей просъбъ: дъло идеть о счастій всей моей жизни.

«Что такое, батюшка?» спросиль изумленный старикь. «Что и могу для тебя сделать? Говори.»

— Ваше превосходительство, прикажите взять инв роту солдать и полсотни казаковъ, и пустите меня очистить Белогорскую крепость.

Генераль глядвль на меня пристально, полагая, ввроятно, что я съ ума сощель (въ чемъ почти м не ошибался).

«Какъ это? Очистить Балогорскую крапость?» сказаль онъ наконецъ.

 Ручаюсь вамъ за успѣхъ, отеѣчалъ я съ жаромъ. Только отпустите меня.

«Нѣтъ, молодой человѣкъ» — сказаль онъ, качан головою. «На такомъ великомъ разстояніи непріятелю легко будеть отрѣзать васъ отъ коммуникаціи съ главнымъ стратегическимъ пунктомъ и нолучить надъ вами совершенную побѣду. Пресѣченная коммуникація»....

Я испугалси, увиди его завлеченнаго въ военныя разсужденія, и спіншль его прервать. Дочь капитана Миронова, сказаль я ему, пишеть ко мий письно; она просить помощи; Швабринь принуждаєть ее выйти за него замужь.

- «Неужъ-то? О, этотъ Швабринъ превеликій Schelm, и если попадется ко мнв въ руки, то я велю его судить въ 24 часа, и мы разстръляемъ его на парапетъ кръпости! Но покамъсть надобно взять терпъніе»....
- Взять терпъніе! вскричаль я внѣ себя. А онъ между тымь женится на Марьь Ивановнь!..
- «О!» возразиль генераль. «Это еще не бъда: лучше ей быть, покамъсть, женою Швабрина; онь теперь можеть оказать ей протекцію; а когда его разстръляемъ, тогда, Богь дасть, сыщутся ей и женишки. Миленькія вдовушки въ-дъвкахъ не сидять; то есть, котъль я сказать, что вдовушка скорье найдеть себь мужа, нежели дъвица.»
- Скорве соглашусь умереть, сказаль я въ бъшенствв, нежели уступить ее Швабрину!
- «Ба, ба, ба!» сказаль старикь. «Теперь понимаю: ты видно въ Марью Ивановну влюблень. О, дъло другое! Бъдный малый! Но все же я никакь не могу дать тебъ роту солдать и полсотни казаковъ. Эта экспедиція была бы неблагоразумна; я не могу взять ее на свою отвътственность.»

Я потупиль голову; отчанніе мною овладіло. Вдругь мысль мелькнула въ головіз моей: въ чемъ онан состояла, читатель увидить изъ слідующей главы, какъ говорять старинные романисты.

#### TJARA XI.

## мятежная слобода.

Вь ту нору лерь бяль сыть, коть сроду оль сащень. «Затыхь комаловать изволяль вь ней вертемь!» Спрасиль онь ласкове.

**Д.** Сумароков.

Я оставиль генерала и поспешиль на свою квартиру. Савельнчь встретиль меня съ обыкновеннымъ своимъ увещаніемъ. «Окота тебе, сударь, переведываться съ пьяными разбойниками! Боярское ли это дело? Неравенъ часъ: ни за что пропадешь. И добро бы ужъ ходилъ ты на Турку или на Шведа, а то грехъ и сказать на кого.»

Я прерваль его рвчь вонросомъ: сколько у меня всего-на-все денегь? «Будеть съ тебя» отвъчаль онъ съ довольнымъ видомъ. «Мошенники какъ тамъ ни шарили, а я все-таки успъль утанть.» И съ этимъ словомъ онъ вынулъ изъ кармана длинный вязаный концелекъ, полный серебра. Ну,

Савельнчь, сказаль я ему, отдай же инв теперь половину; а остальное возьии себв. Я вду въ Белогорскую крепость.

«Батюнка Петръ Андренчь!» сказалъ добрый дядька дрожащимъ голосомъ. «Побойся Бога; какъ тебъ пускаться въ дорогу въ нынвшнее время, когда никуда провзду нътъ отъ разбойниковъ! Пожальй ты котъ своихъ родителей, коли самъ себя не жальешь. Куда тебъ вхать? Зачъмъ? Погоди маленько: войска придутъ, переловятъ мошенниковъ; тогда поважай себъ котъ на всъ четыре стороны.»

Но наивреніе мое было твердо принято. Поздно разсуждать, отвічаль я старику. Я должень вхать, я не могу не вхать. Не тужи, Савельичь: Богь милостивь; авось увидимся! Смотри же, не совістись и не скупись. Покупай, что тебі будеть нужно хоть въ-три-дорога. Деньги эти я тебі дарю. Если черезь три дня я не ворочусь....

«Что вы это, сударь?» прервалъ меня Савельмчь. «Чтобъ я тебя пустиль одного! Да этого и во снв не проси. Коли ты ужъ рвипися вхать, то я коть пвшкомъ, да пойду за тобой; и тебя не покину. Чтобъ я сталъ безъ тебя сидвть за каменной ствною! Да развв я съ ума сощелъ? Воля твоя, сударь, а я отъ тебя не отстану. Я аналь, что съ Савельиченъ спорить было нечего, и нозволиль ему приготовляться въ дорогу. Черевъ полчаса и сълъ на своего добраго кони, а Савельнчь на тощую и хромую клячу, которую даромъ отдаль ему одниъ изъ городскихъ жителей, не имън болъе средствъ кормить ее. Мы прівхали къ городскимъ воротамъ; караульные насъ пропустили; мы выбхали изъ Оренбурга.

Пачинало смеркаться. Путь мой шель мимо Бердской слободы, пристанища Пугачевскаго. Прямая дорога занесена была снегомъ; но по всей степи видны были конскіе следы, ежедневно обновляемые. Я вхаль крупной рысью. Савельичь едва могь следовать за мною издали, и кричаль мне поминутно: «Потише, сударь, ради Бога, потише! Проклятая кляченка моя не успеваеть за твоимъ долгоногимъ бесомъ. Куда спешишь? Добро бы на ширъ, а то подъ обухъ, того и гляди... Петръ Андреичь!... батюшка Петръ Андреичь!... Господи Владыка, пропадетъ барское дитя.»

Вскоръ засверкали Бердскіе огни. Мы подъвхали къ оврагамъ, естественнымъ укрвпленіямъ слободы. Савельнчь отъ меня не отставалъ, не прерывая жалобныхъ своихъ моленій. Я надъялся объвхать слободу благополучно, какъ вдругъ увидъль въ сумракъ прямо передъ собой человъкъ

нять мужиковь, вооруженных дубинами: это быль передовой карауль Пугачевскаго пристанища. Нась окликали. Не зная пароля, и хотъль молча провхать мимо ихъ; но они меня тотчась окружили, и одинь изъ нихъ схватиль лошадь мою за узду. Я выхватиль саблю и удариль мужика но головъ; напка спасла его, однако онъ заначался и выпустиль изъ рукъ узду. Прочіе смутились и отбъжали; и воспользовался этой минутою, приппориль лошадь и поскакаль.

Темнота приближающейся ночи могла избавить меня отъ всякой опасности, какъ вдругъ, оглянувшись, увидълъ я, что Савельича со мною не было. 
Въдный старикъ на своей хромой лошади не могъ 
ускакать отъ разбойниковъ. Что было дълать? 
Подождавъ его нъсколько минутъ и удостовърясь 
въ томъ, что онъ задержанъ, я поворотилъ лошадъ 
и отправился его выручать.

Подъважан къ оврагу, услышаль я издали шумъ, крики и голось моего Савельича. Я повхаль скорве, и вскорв очутился снова между караульными мужиками, остановившими меня ивсколько минутъ тому назадъ. Савельнив находился между ними. Они стащили старика съ его клячи, и готовились вязать. Прябытіе мое ихъ обрадовало. Они съ крикомъ бросились на меня и мигомъ стащили съ лошади. Одинъ изъ нихъ, повидимому главный,

объявиль намь, что онъ сейчась поведеть нась къ Государю. «А нашь балюшка» прибавиль онъ, «волень приказать: сейчась ли вась повъсить, али дождаться свъту Вожія.» Я не противился; Савельичь последоваль моему примеру, и караульные повели нась съ торжествомъ.

Мы перебрались черезь оврагь и вступили въ слободу. Во всъх избахъ горьли огни. Шумъ и прики раздавались вездь. На улиць и встрытиль множество народу; но никто въ темноть насъ не заивтиль и не узналь во мнь Оренбургскаго офицера. Насъ привели прямо къ избъ, стоявшей на углу перекрестка. У вороть стояло нъсколько винныхъ бочекъ и двъ пушки. «Вотъ и дворецъ» сказаль одинъ изъ мужиковъ; «сейчасъ объ васъ доложинъ.» Онъ вошель въ избу. Я взглинулъ на Савельича; старикъ крестился, читая про себя молитву. Я дожидался долго, наконецъ мужикъ воротился и сказалъ мнъ: «Ступай; нашъ батюшка вельль впустить офицера.»

Я вошель въ избу, или во дворецъ, какъ называли ее мужики. Она освъщена была двумя сальными свъчами, а стъны оклеены были золотою бумагою; впрочемъ, лавки, столь, рукомойникъ на веревочкъ, нолотенце на гвоздъ, ухватъ въ углу, и широкій шестокъ, уставленный горшками — все было какъ въ обыкновенной избъ. Пугачевъ сидъ въ

подъ образами, въ красномъ кафтань, въ высокой шанкъ, и важно подбочась. Около него стояло нъсколько изъ главныхъ его товарищей, съ видоиъ притворнаго подобострастія. Видно было, что въсть о прибытіи офицера изъ Оренбурга пробудила въ бунтовщикахъ сильное любопытство, и что они приготовились встратить меня съ торжествомъ. Пугачевъ узналъ меня съ перваго взгляду, Поддельняя важность его вдругь исчезла. «А, ваше благородіе!» сказаль онь мив сь живостію. «Какъ поживаешь? Зачыть тебя Богь принесь?» Я отвічаль, что вхаль по своему дівлу, и что люди его меня остановили. «А по какому делу?» спросиль онь меня. Я не зналь, что отвічать. Пугачевъ, полагая, что я не хочу объясниться при свидътеляхъ, обратился къ своимъ товарищамъ и вельль имъ выйти. Всв послушались, кромв двухъ, которые не тронулись съ мъста. «Говори сивло при нихъ» сказаль мив Пугачевъ: «отъ нихъ я ничего не таю.» Я взглянуль наискось на наперсниковъ самозванца. Одинъ изъ нихъ, щедушный и сгорбленный старичекъ съ съдою бородкою, не имъль въ себъ ничего замъчательнаго, кромъ голубой ленты, надътой чрезъ плечо по сврому армяку. Но ввыхъ не забуду его товарища. Онъ быль высокаго росту, дородень и широкоплечь, и показался мив льть сорока пяти. Густая рыжая борода, сфрые сверкающіе глаза, носъ безъ ноздрей, и красноватыя пятна на лбу и на щекахъ, придавали его рябому, широкому лицу выраженіе неизъяснимое. Онъ быль въ красной рубахъ, въ Киргизскомъ халатъ и въ казацкихъ шароварахъ. Первой (какъ узналъ я послъ) былъ бъглый капралъ Бълобородовъ; второй Аванасій Соколовъ (прозванный Хлопушей), ссыльный преступникъ, три раза бъжавшій изъ Сибирскихъ рудниковъ. Не смотря на чувства, исключительно меня волновавшія, общество, въ которомъ я такъ нечалино очутился, сильно развлекало мое воображеніе. Но Пугачевъ привелъ меня въ себя своимъ вопросомъ: «Говори: по какому же дълу выёхалъ ты изъ Оренбурга?»

Странная мысль пришла мив въ голову: мив показалось, что Провидение, вторично приведшее меня къ Пугачеву, подавало мив случай привесть въ действо мое намерение. Я решился имъ воспользоваться, и, не успевъ обдумать то, на что решался, отвечаль на вопросъ Пугачева:

 — Я ъхалъ въ Бълогорскую кръпость избавить сироту, которую тамъ обижаютъ.

Глаза у Пугачева засверкали. «Кто изъ моихъ людей смѣстъ обижать сироту?» закричаль онъ. «Будь онъ семи пяденъ во лбу, а отъ суда моего не уйдетъ. Говори: кто виноватый?»

Tous VII.

13

- Швабринъ виноватый отвъчалъ я. Онъ держитъ въ неволъ ту дъвушку, которую ты видълъ, больную, у попадъи, и насильно хочетъ на ней жениться.
- «Я проучу Швабрина!» сказаль грозно Пугачевъ. «Онъ узнаетъ, каково у меня своевольничать и обижать народъ. Я его повъщу.»

«Прикажи слово молвить» сказаль Хлонуша хриплымъ голосомъ. «Ты поторопился назначить Швабрина въ коменданты кръпости, а теперь торопишься его въшать. Ты ужъ оскорбиль казаковъ, посадивъ дворянина имъ въ начальники; не пугай же дворянъ, казня ихъ по цервому наговору.»

«Нечего ихъ ни жальть, ни жаловать!» сказаль старичекь въ голубой ленть. «Швабрина сказнить не бъда; а не худо и господина офицера допросить порядкомъ: зачъмъ изволилъ пожаловать. Если онъ тебя Государемъ не признаетъ, такъ нечего у тебя и управы искать; а коли признаетъ, что же опъ до сегоднениняго дня сидълъ въ Оренбургъ съ твоими супостатами? Не прикажешь ли свести лего въ приказную, да запалить тамъ огоньку: миъ сдается, что его милостъ подосланъ къ намъ отъ Оренбургскихъ командировъ.

Логика стараго злодъя показалась мнъ довольно убъдительною. Морозъ пробъжаль по всему моему твлу, при мысли, въ чьихъ рукахъ и находился. Пугачевъ замътилъ мое смущение. «Асъ, ваше благородіе?» сказалъ онъ мнъ подмигивая: «Фельдмаршалъ мой, кажется, говорить дъло. Какъ ты думаешь?»

Насмънка Пугачева возвратила мив бодрость. Я спокойно отвъчаль, что я нахожусь въ его власти и что онъ воленъ поступать со мною, какъ ему будетъ угодно.

«Добро» сказаль Пугачевъ. «Тенерь екажи, въ какомъ состоянін вашъ городъ.

- Слава Богу отвъчалъ я; все благополучно.
- «Благополучно?» повториль Пугачевъ. «А народъ иреть съ голоду!»

Самозванецъ говорилъ правду; но я, по долгу присиги, сталъ увърять, что все это пустые слухи, и что въ Оренбургъ довольно всякихъ запасовъ.

«Ты видишь» подхватиль старичекь, «что онь тебя въ глаза обманываеть. Всв былецы согласно показывають, что въ Оренбургы голодъ и морь, что тамъ вдять мертвечину, и то за честь; а его милость увъриеть, что всего вдоволь. Коли ты Швабрина хочешь повысить, то ужь на той висылиць новысь и этого молодца, чтобъ пикому не было завидно.»

Слова проклятаго старика, казалось, поколебали Пугачева. Къ счастию, Хлопуша сталъ противоръчить своему товарищу. «Полно, Наумычь,» сказаль онъ ему. «Тебъ бы все душить да ръзать. Что ты за богатырь? Поглядъть, такъ въ чемъ душа держится. Самъ въ могилу смотришь, а другихъ губишь. Развъ мало крови на твоей совъсти?»

— Да ты что за угодникъ? — возразилъ Бълобородовъ. У тебя-то откуда жалость взяласъ?

«Конечно,» отвівчаль Хлопуша, «и я грівшенть, и эта рука (туть онъ сжаль свой костливый кулакь и, засуча рукава, открыль косматую руку), и эта рука повинна въ пролитой Христіанской крови. Но я губиль супротивника, а не гостя; на вольномъ перепутьи да въ темномъ ліссу, не дома, сидя за печью; кистенемъ и обухомъ, а не бабымъ наговоромъ.»

Старикъ отворотился и проворчалъ слова: «рваныя ноздри!»....

— Что ты тамъ шепчешь, старый хрычь? — закричалъ Хлопуша. Я тебъ дамъ рваныя ноздри; погоди, придетъ и твое времи; Богъ дастъ, и ты щищевъ понюхаешь . . . . А покамъстъ смотри, чтобъ и тебъ бородишки не вырвалъ!

«Господа енаралы!» — провозгласилъ важно Пугачевъ; «полно вамъ ссориться. Не бъда, если бъ и всъ Оренбургскія собаки дрыгали ногами подъ одной перекладиной: бъда, если наши кобели межъ собою перегрызутся. Ну, помиритесь.»

Хлопуша и Бълобородовъ не сказали ни слова и мрачно смотръли другъ на друга. Я увидълъ необходимостъ перемънитъ разговоръ, который могъ кончиться для меня очень невыгоднымъ образомъ, и, обратясь къ Пугачеву, сказалъ ему съ веселымъ видомъ: Ахъ! и было и забылъ благодаритъ тебя за лошадъ и за тулупъ. Безъ тебя и не добрался бы до города и замерзъ бы на дорогъ.

Уловка моя удалась. Пугачевь развеселился. «Долгь платежемь красень,» сказаль онь, мигая и прищуриваясь. «Разскажи-ка мнв теперь, какое тебв двло до той дввушки, которую Швабринь обижаеть? Ужъ не зазноба ли сердцу молодец-кому? а?»

— Она невъста моя — отвъчалъ я Пугачеву, видя благопріятную перемъну погоды и не находя нужды скрывать истину.

«Твоя невъста!» закричаль Пугачевъ. «Что жъ ты прежде не сказалъ? Да мы тебя женимъ, и на свадьбъ твоей попируемъ! «Потомъ обращавсь къ Бълобородову: «Слушай, фельдмаршалъ! Мы съ его благородіемъ старые пріятели; сядемъ-ка да поужинаемъ; утро вечера мудренъе. Завтра посмотримъ, что съ нимъ сдълаемъ.»

Я радъ быль отказаться оть предлагаемой чести; но двлать было нечего. Двв молодыя казачки, дочери хозяина избы, накрыли столь бълой скатертью, принесли хльба, ухи й ньсколько штофовъ съ виномъ и пивомъ, и я вторично очутился за одною трапезою съ Пугачевымъ и съ его странными товарищами.

Оргія, воей я быль невольнымь свидьтелемь, продолжалась до глубокой ночи. Наконець хивль началь одольвать собесьдниковь. Пугачевь задремаль, сиди на своемь мьсть, товарищи его встали и дали мив знакь оставить его. Я вышель вивсть съ ними. По распоряженію Хлопуши, караульный отвель меня въ приказную избу, гдв я нашель и Савельича, и гдв меня оставили съ нимъ взаперти. Дядька быль въ такомъ изумленіи при видь всего, что происходило, что не сдвлаль мив никакого вопроса. Онъ улегся въ темнотв, и долго вздыхаль и охаль; наконець захрапьль, а я предался размышленіямь, которыя во всю ночь ни на одну минуту не дали мив задремать.

Поутру пришли меня звать отъ имени Пугачева. Я пошель къ нему. У бороть его стояла кибитка, запряженная тройкою Татарскихъ лошадей. Народь толпился на улиць. Въ съняхъ встрътилъ я Пугачева: онъ быль одъть подорожному, въ шубъ и въ Киргизской шапкъ. Вчерашніе собесъдники окружали его, принявъ на себя видъ подобострастія, который сильно противоръчиль всему, чему я быль свидътелемъ наканунь. Пугачевъ ве-

село со мною поздоровался и вельлъ инъ садиться съ инмъ въ кибитку.

Мы устансь. «Въ Бълогорскую кртностъ! сказалъ Пугачевъ широкоплечему Татарину, стоя правящему тройкою. Сердце мое сильно забилось. Лошади тронулись, колокольчикъ загремълъ, кибитка полетъла....

«Стой! стой!» раздался голось слишкомъ мив знакомый — и и увидёлъ Савельича, бъжавшаго намъ навстречу. Пугачевъ велёлъ остановиться. «Батюшка Петръ Андреичь!» кричалъ дядька. «Не покипь меня на старости лѣтъ посреди этихъ мошен» . . . . — А, старый хрычь! сказалъ ему Пугачевъ. Опять Богъ далъ свидѣться. Ну, садись на облучекъ.

«Спасибо, Государь, спасибо, отецъ родной!» говориль Савельнчь усаживаясь. «Дай Богь тебь сто льть здравствовать за то, что меня старика призриль и успокоиль. Въкъ за тебя буду Бога молить, а о заячьемъ тулунъ и упоминать ужъ не стану.»

Этотъ заячій тулупъ могъ наконецъ не на шутку равсердить Пугачева. Къ счастію, самозванецъ или не разслышаль или пренебрегъ неумъстнымъ намекомъ. Лошади поскакали; народъ на улицъ останавливался и кланялся въ-поясъ. Пугачевъ киваль головою на объ стороны. Черезъ минуту мы вывхали изъ слободы и помчались по гладкой дорогъ.

Легко можно себъ представить, что чувствоваль. я въ эту минуту. Черезъ несколько часовъ должень я быль увильться съ той, которую почиталь уже для меня потерянною. Я воображаль себь минуту нашего соединенія.... Я думаль также и о томъ человъкъ, въ чьихъ рукахъ находилась иом судьба, и который, по странному стеченію обстоятельствъ, таинственно быль со мною связань. Я вспоминаль объ опрометчивой жестокости, о кровожалныхъ привычкахъ того, кто вызывался быть избавителемъ моей любезной! Пугачевъ не зналъ, что она была дочь капитана Миронова; озлобленный Швабринъ могь открыть ему все; Пугачевъ могь провъдать истину и другимъ образомъ.... Тогда что ста-. нется съ Марьей Ивановной? Холодъ пробъгаль по моему трау и волоса становились дыбомъ....

Вдругъ Пугачевъ прервалъ мои размышленія, обратись ко мив съ вопросомъ:

- «О чемъ, ваше благородіе, изволилъ задуматься?»
- Какъ не задуматься, отвічаль я ему. Я офицерь и дворянинь; вчера еще дрался противу тебя, а сегодня іду съ тобой въ одной кибиткі, и счастіє всей моей жизни зависить оть тебя.

«Что жъ?» спросиль Пугачевъ «Страшно тебъ?»

Я отвъчаль, что, бывъ однажды уже имъ помилованъ, я надъялся не только на его пощаду, но . даже и на помощь. «И ты правъ, ей Богу правъ!» сказалъ самоаванецъ. «Ты видълъ, что мои ребята смотръли на тебя косо; а старикъ и сегодня настаивалъ на томъ, что ты шпіонъ, и что надобно тебя пытать и повъсить; но я не согласился» прибавилъ онъ, понизивъ голось, чтобъ Савельичь и Татаринъ не могли его услышать — «помня твой стаканъ вина и заячій тулупъ. Ты видишь, что я не такой еще кровопійца, какъ говоритъ обо мнъ ваша братья.»

Я вспоиниль взятіє Бълогорской крівпости; но пе почель пужнымь его оспаривать, и не отвічаль ни слова.

- «Что говорять обо мнв въ Оренбургв?» спросиль Пугачевъ, помодчавъ немного.
- Да говорять, что съ тобою сладить трудновато; нечего сказать: даль ты себя знать.

Лице самозванца изобразило довольное самолюбіе. "Да!» сказаль онъ съ веселымъ видомъ. "Я воюю коть куда. Знаютъ ли у васъ въ Оренбургъ о сраженіи подъ Юзеевой? Сорокъ енараловъ убито, четыре арміи взято въ полонъ. Какъ ты думаешь: Прусскій король могь ли бы со мною потягаться?»

Хвастливость разбойника показалась мив забавна. Самъ какъ ты думаешь, сказаль я ему, управился ли бы ты съ Фридерикомъ?

«Съ Өедоромъ Өедоровичемъ? А какъ же нътъ? Съ вашими енаралами въдь и же управляюсь; а они его бивали. Досель оружіе мос было счастливо. Дай срокь, то ли еще будеть, какъ пойду на Москву.»

— А ты полагаешь итти на Москву?

Самозванецъ нѣсколько задумался, и сказалъ вполголоса: «Богъ вѣсть. Улица моя тѣсна; воли мнѣ мало. Ребята мои умничаютъ. Они воры. Мнѣ должно держать ухо востро; при первой неудачь они свою шею выкупятъ моею головою.»

— То - то! — сказалъ и Пугачеву. Не лучше ли тебъ отстать отъ нихъ самому, заблаговременно, да прибъгнутъ къ милосердію Государыни?

Пугачевъ горько усмъхнулся. «Нътъ» отвъчалъ онъ; «поздно мнъ каяться: Для меня не будетъ помилованія. Буду продолжать какъ началь. Какъ знать? Авось и удастся! Гришка Отрепьевъ въдь поцарствоваль же надъ Москвою.»

— А знаешь ты, чемь онъ кончиль? Его выбросили изъ окна, зарвзали, сожгли, зарядили его пепломъ нушку и выпалили!

«Слущай» — сказалъ Пугачевъ съ какимъ - то дикимъ вдохновеніемъ. «Разскажу тебъ сказку, которую въ ребячествъ инъ разсказывала старая Калмычка. Однажды орелъ спрашивалъ у вороца: скажи, воронъ - птица, отъ чего живешь ты на бъломъ свътъ триста лътъ, а я всего - на - все только тридцатъ три года? — Отъ того, батюшка, отвъ-

чаль ему воронь, что ты пьешь живую кровь, а я питаюсь мертвечиной. Орель подумаль: давай попробуемь и мы питаться тыть же. Хорошо. Полетым орель да воронь. Воть завидым палую лошадь; спустились и сым. Воронь сталь клевать, да похваливать. Орель клюнуль разь, клюнуль другой, махнуль крыломь и сказаль ворону: пыть, брать-воронь; чымь триста лыть питаться падалью, лучше разь напитаться живой кровью, а тамь что Богь дасть! — Какова Калмыцкая сказка?»

— Затъйлива — отвъчаль я ему. Но жить убійствомъ и разбоемъ значитъ по мнъ клевать мертвечину.

Пугачевъ посмотрълъ на меня съ удивленіемъ и ничего не отвъчаль. Оба мы замолчали, погрузясь каждый въ свои размышленія. Татаринъ затянуль унылую пъсню; Савельичь, дремля, качался на облучкъ. Кибитка летъла по гладкому зимнему пути . . . . Вдругъ увидълъ я деревушку на крутомъ берегу Янка, съ частоколомъ и съ колокольней — и черезъ четверть часа въвхали мы въ Бълогорскую кръпость.

### ГЛАВА ХИ.

CHPOTA.

Какв у намей у яблоньки Ни верхушки изтъ на отросточекъ; Какъ у нашей у килгиношки ... Ин отда изту, ни натери. Сиврадить-то ее некому, Благословить - то ее некону.

Сеадебная высыя.

Кибитка подъбхала къ крыльцу комендантскаго дома. Народъ узналъ колокольчикъ Пугачева и толпою бъжаль за нами. Швабринъ встрътиль самозванца на крыльцв. Онъ быль одеть казакомъ и отростиль себь бороду. Изменникъ номогъ Пугачеву выльять изъ кибитки, въ подлыхъ выраженіяхъ изъявляя свою радость и усердіе. Увидя меня, онъ смутился; но вскорь оправился, протянуль мив руку, говоря: «И ты нашъ? Давно бы такь! - Я отворотился оть него и ничего не отвъчаль.

Сердце мое заньло, когда очутились мы въ лавно-знакомой комнать, гдв на ствив висьль еще липломъ покойнаго коменданта, какъ печальная эпитафія прошедшему времени. Пугачевъ сълъ на томъ диванъ, на которомъ, бывало, дремалъ Иванъ Кузмичь, усыпленный ворчаніемъ своей супруги. Швабринъ самъ поднесъ ему водки. Пугачевъ выпиль рюмку и сказаль ему, указавь на меня: «Поподчуй и его благородіе.» Швабринъ подошель ко мнв съ своимъ подносомъ; но я вторично отъ него отворотился. Онъ казался самъ не свой. При обыкновенной своей сметливости, онъ, конечно, догадался, что Пугачевъ быль имъ недоволенъ. Онъ трусилъ передъ нимъ, а на меня поглядываль съ недовърчивостію. Пугачевъ освъдомился о состояніи крыпости, о слухахь про непріятельскія войска и тому подобномъ, и вдругь спросиль его неожиданно: «Скажи, братець, какую дъвушку держишь ты у себя подъ карауломъ? Покажи-ка мив ее.

Швабринъ побледнелъ какъ мертвый. Государь, сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ.... Государь, она не подъ карауломъ.... она больна.... она въ светлице лежитъ.

«Веди же меня къ ней» сказалъ самозванецъ, вставая съ мъста. Отговориться было невозможно. Швабринъ новелъ Пугачева въ свътлицу Марьи Ивановны. Я за ними последовалъ.

Швабринъ остановился на лъстницъ. «Государъ!» скавалъ онъ. «Вы властны требовать отъ меня, что вамъ угодно; но не прикажите постороннему входить въ спальню къ женъ моей.»

Я затрепеталь. Такъ ты женатъ! сказаль я Швабрину, готовись его растерзать.

«Тише! » прервалъ меня Пугачевъ. «Это мое дъло. А ты» — продолжалъ онъ, обращаясъ къ Швабрину — «не умничай, и не ломайся: жена ли она тебъ, или не жена, а я веду къ ней кого хочу. Ваше благородіе, ступай за мною.»

У дверей свътлицы Швабринъ опять остановился и сказалъ прерывающимся голосомъ: «Государь, предупреждаю васъ, что она въ бълой горячкъ, и третій день какъ бредитъ безъ умолку.»

— Отворяй! — сказаль Пугачевъ.

Швабринъ сталъ искать у себя въ карманахъ, и сказалъ, что не взялъ съ собою ключа. Пугачевъ толкнулъ дверь ногою; замокъ отскочилъ; дверь отвориласъ, и мы вошли.

Я взглянуль, и обмерь. На полу, въ крестьянскомъ оборванномъ платьв, сидвла Марья Ивановна, бледная, худая, съ растрепанными волосами. Передъ нею стояль кувшинъ воды, накрытый ломтемъ хавба. Увидя меня, она вздрогнула и закричала. Что тогда со мною стало — не помню.

Пугачевъ посмотрвлъ на Швабрина, и сказалъ съ горькой усившкою: «Хорошъ у тебя лазаретъ!» Потомъ подошелъ къ Маръв Ивановив: «Скажи мив, голубушка, зачто твой мужъ тебя наказываетъ? въ чемъ ты передъ нимъ провинилась?»

— Мой мужъ! — новторила она. Онъ мив не мужъ. Я никогда не буду его женою! Я лучше ръшилась умереть, и умру, если меня не избавять.

Пугачевъ взглянуль грозно на Швабрина: «И ты смъль меня обманывать!» сказаль онъ ему. «Знаешь ли, бездъльникъ, чего ты достоннъ?

Швабринъ упалъ на кольна.... Въ эту минуту презрвніе заглушило во мнь всь чувства ненависти м гивва. Съ омерзеніемъ глядьлъ я на дворянина, валяющагося въ-ногахъ былаго казака. Пугачевъ смягчился. «Милую тебя на сей разъсказаль онъ Швабрину! «но знай, что при первой винь тебь припомнится и эта.» Потомъ обратился онъ къ Марьь Ивановны и сказаль ей ласково: «Выходи, красная дывица; дарую тебь волю. Я Государь.»

Марья Ивановна быстро взглянула на него и догадалась, что передъ нею убійца ея родителей. Она закрыла лице объими руками и упала безъ чувствъ. Я кинулся къ ней; но въ эту минуту

очень смізло въ комнату втерлась моя старинная знакомая Палаша и стала ухаживать за своею барышнею. Пугачевъ вышель изъсвітлицы, и мы трое сошли въ гостипую.

«Что, ваше благородіе? сказаль смівясь Пугачевь. «Выручили красную дівнцу! Какь дунаєщь, не послать ли за попомь, да не заставить ли его обвінчать племянницу? Пожалуй, я буду посаженымь отцемь, Швабринь дружкою; закутимь, запьемь — и ворота вапремь!

Чего и опасалси, то и случилось. Швабринъ, услына предложение Пугачева, вышель изъ себи. «Государь!» закричалъ онъ въ изступлении. «Я виноватъ, я вамъ солгалъ; но и Гриневъ васъ обманываетъ. Эта дъвушка не племянница здъшняго попа: она дочь Ивана Миронова, который казненъ при взяти здъшней кръпости.

Пугачевъ устремилъ на меня огненные свои глаза. «Это что еще?» спросиль онъ съ недоумъніемъ.

- Швабринъ сказалъ тебъ правду отвъчалъ я съ твердостію.
- «Ты мив этого не сказаль,» замвтиль Пугачевь, у коего лице омрачилось.
- Самъ ты разсуди отвъчалъ я ему, можно ли было при твоихъ людяхъ объявить, что дочь Миронова жива. Да они бы ее загрызли. Ничто ея бы не спасло!

«И то правда» скаваль смъясь Пугачевъ. «Мои ньяницы не пощадили бы бъдной дъвушки. Хорошо сдълала кумушка-попадъя, что обманула ихъ.»

— Слупий, — продолжаль и, види его доброе расположеніе. Какъ теби назвать, не знаю, да и знать не хочу . . . . Но Богь видить, что жизнію моей радь бы и заплатить тебь за то, что ты для мени сдълаль. Только не требуй того, что противно чести моей и христіанской совъсти. Ты мой благодътель. Доверши какъ началь: отпусти мени съ бъдной сиротою, куда намъ Богь путь укажеть. А мы, гдъ бы ты ни быль и что бы съ тобою ни случилось, каждый день будемъ Бога молить о спасеніи гръшной твоей души.....

Казалось, суровая душа Пугачева была тронута. «Инъ быть по твоему!» сказаль онъ. «Казнить, такъ казнить, жаловать, такъ жаловать: таковъ мой обычай. Возьми себъ свою красавицу; вези ее куда хочешь, и дай вамъ Богъ любовь да совъть!»

Туть онь оборотился къ Швабрину и вельль выдать мив пропускь во всв заставы и крвпости, подвластныя ему. Швабринь, совсвиъ уничтоженный, стояль какъ остолбенвлый. Пугачевь отправился осматривать крвпость. Швабринь его

Tom VII.

. сопровождаль; а я остался подъ предлотовъ приготовленій къ отъвзду.

Я побъжаль въ свътлицу. Двери были заперты. Я постучался. «Кто тамъ? спросила Палаша. Я назвался. Милый голосовъ Марьи Ивановны раздался изъ-за дверей. «Погодите, Андрей Петровичь. Я переодъваюсь. Ступайте въ Акулинъ Памфиловиъ: я сейчасъ туда же буду.»

Я повиновался и пошель въ домъ отца Герасима. М онъ и попадья выбъжали ко мив на встрвчу. Савельнъ ихъ уже предупредиль. «Здравствуйте, Петръ Андреевичь» говорила попадья. «Привель Ботъ опить увидьться. Какъ поживаете? А мы-то про васъ каждый день поминали. А Марья - то Ивановна всего натерпвлась безъ васъ, моя голубушка!.. Да скажите, мой отецъ, какъ это вы съ Пугачевымъ-то поладили! Какъ онъ это васъ не укокопилъ? Добро, спасибо влодью и за то.» — Полно, старуха, — прервалъ отецъ Герасимъ. Не все то ври, что внаешь. Нъстъ спасенія во многоглаголаніи. Батюшка Петръ Андреевичь! войдите, милости просимъ. Давно, давно не видались.

Попадыя стала угощать меня, чёмъ Богъ послаль, а между тёмъ говорила безъ умолку. Она разсказала мив, какимъ образомъ Швабринъ принудиль ихъ выдать ему Марью Ивановну; какъ Марья Ивановна плакала и не хотъла съ ними разстаться;

какъ Маръя Ивановна имъла съ нею всетдашнія сношенія черезъ Палашку (дъвку бойкую, которая и урядника заставляетъ плясать но своей дудкъ); какъ она присовътовала Маръъ Ивановнъ написать ко инъ письмо и прочее. Я въ свою очередь разсказалъ ей вкратцъ свою исторію. Попъ и попадъя крестились, услыша, что Пугачеву извъстенъ ихъ обманъ. «Съ нами сила крестная!» говорила Акулина Панфиловна. «Промчи, Богъ, тучу мимо. Ай, да Алексъй Иванычъ, нечего сказать: хорошь гусь!» Въ самую эту минуту дверь отворилась, и Маръя Иввновна вопіла съ улыбкою на блъдномъ лицъ. Она оставила свое крестьянское платье и одъта была попрежнему, просто и мило.

Я схватиль ея руку и долго не могь вымолвить ни одного слова. Мы оба молчали оть полноты сердца. Хозяева наши почувствовали, что намь было не до нихъ, и оставили насъ. Мы остались одни. Все было забыто. Мы говорили и не могли паговориться. Марья Ивановна разсказала инъ все, что съ нею ни случилось съ самаго взятія кръпости; описала мнъ весь ужасъ ея положенія, всь испытанія, которымъ подвергаль ее гнусный Швабринь. Мы вспомнили и прежнее счастливое время... Оба мы плакали ... Наконецъ я сталь объяснять ей мои предположенія. Оставаться ей въ кръпости, подвластной Пугачеву и управляемой Швабринымъ,

невозможно. Нельзя было думать и объ Оренбургь, претерпьвающемъ всь бъдствія осады. У ней не было на свъть ни одного роднаго человъка. Я предложиль ей вхать въ деревню къ моимъ родителямъ. Она сначала колебалась: извъстное ей неблагорасположение отца моего ее путало. Я ее успоковаъ. Я зналъ, что отецъ почтеть за счастіе и вмънить себъ въ обязанность принять дочь васлуженнаго воина, погибшаго за отечество. Милан Марья Ивановна! сказаль я накопець, я почитаю тебя своею женою. Чудныя обстоятельства соединили насъ неразрывно: ничто на свъть не можеть нась разлучить. Марья Ивановна выслушала меня просто, безъ притворной застынчивости, безъ затвиливыхъ отговорокъ. Она чувствовала, что судьба ея соединена была съ моею. Но она повторила, что не иначе будеть моею женою, какъ съ согласія моихъ родителей. Я ей и не противоръчилъ. Мы поцаловались горячо, искренно — и такимъ образомъ все было между нами рыщено.

Чрезъ часъ урядникъ принесъ мнѣ пропускъ, подписанный каракульками Пугачева и позвалъ меня къ нему, отъ его имени. Я нашелъ его готовато пуститься въ дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовалъ, разставаясь съ этимъ ужаснымъ человѣкомъ, извергомъ, злодѣемъ для всѣхъ, кромѣ одного меня. Зачъмъ не сказать истины? Въ эту

минуту сильное сочувствіе влекло меня къ нему. Я пламенно желаль вырвать его изъ среды злодвевъ, которыми онъ предводительствоваль, и спасти его голову, пока еще было время. Швабринъ и народъ, толпящійся около насъ, помѣшали мнѣ высказать все, чѣмъ исполнено было мое сердце.

Мы разстались дружески. Пугачевь, увидя въ толпъ Акулину Панфиловну, погрозилъ пальцемъ и мигнулъ значительно; потомъ сълъ въ кибитку, велълъ ъхать въ Берду, и когда лошади тронулись, то онъ еще разъ высунулся изъ кибитки и закричалъ мнъ: «Прощай, ваше благородіе! Авось увидимся когда нибудь.» Мы точно съ нимъ увидълись, но въ какихъ обстоятельствахъ!....

Пугачевъ увхалъ. Я долго смотрвлъ на бвлую степь, по которой неслась его тройка. Народъ разошелся. Швабринъ скрылся. Я воротился въ домъ священника. Все было готово къ нашему отъвзду; я не хотвлъ болве медлить. Добро наше все было уложено въ старую комендантскую повозку. Ямщики мигомъ заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься съ могилами своихъ родителей, похороненныхъ за церковью. Я хотвлъ ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Черезъ нъсколько минуть она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отецъ Герасимъ и жена его вышли на

крыльцо. Мы сван въ кибитку втроемъ: Марья Ивановиа съ Палашей и я. Савельичь забрался на облучокъ «Прощай, Марья Ивановна, моя голубушка! прощайте, Петръ Андреичь, соколъ нашъ ясный!» говорила добрая попадья. «Счастливый путь, и дай Богъ вамъ обоимъ счастія?» Мы повхали. У окошка комендантскаго дома я увидьль стоящаго Швабрина. Лице его изображало ирачную злобу. Я не хотълъ торжествовать надъ уничтоженнымъ врагомъ, и обратилъ глаза въ другую сторону. Наконецъ мы вывхали изъ крвпостныхъ воротъ и навъкъ оставили Бълогорскую крвпость.

## ГЛАВА ХІІІ.

APECTЪ.

Не гибаватесь, ордарь: по долгу моску, Я должень сей же чась отправить пась нь тюрку. — Извольте, я готовь; не я вь темой падеждь Что дало объесиить досполите инв прежде.

Kun moon

Соединенный такъ нечаянно съ милой дъвушкою, о которой еще утромъ я такъ мучительно безнокомлся, я не върилъ самому себъ и воображалъ, что все со мною случившееся было пустое сновидъніе. Марья Ивановиа глядъла съ задумчивостію то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успъла еще опомниться и притти въ себя. Мы молчали. Сердца наши слишкомъ были утомлены. Непримътнымъ образомъ часа черезъ два очутились мы въ ближией кръпости, также подвластной Путачеву. Здёсь мы переменили лошадей. По скорости, съ каковой ихъ запрягали, по торопливой услужливости брадатаго казака, поставленнаго Пугачевымъ въ коменданты, я увидёль, что, благодаря болтливости ямщика, насъ привезшаго, меня принимали какъ придворнаго временщика.

Мы отправились далье. Стало смеркаться. Мы приблизились къ городку, гдв по словамъ бородатаго коменданта, находился сильный отрядъ, идущій на соединеніе къ самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопросъ: кто вдетъ? ямщикъ отвъчалъ громогласно: Государевъ кумъ со своею козяющкою. Вдругъ толпа гусаровъ окружила насъ съ ужасною бранью. «Выходи, бъсовъ кумъ!» сказалъ мнъ усатый вахмистръ. «Вотъ ужо тебъ будетъ баня, и съ твоею козяющкою!»

Я вышель изъ кибитки и требоваль, чтобъ отвели меня къ ихъ начальнику. Увидя офидера, солдаты прекратили брань. Вахмистръ повель меня къ изберу. Савельичь отъ меня не отставаль, поговаривая про себя: «Вотъ тебъ и Государевъ кумъ! Изъ огня да въ поломя.... Господи Владыка! чъмъ это все кончится?» Кибитка шагомъ поъхала за изми.

Черезъ пять минутъ мы пришли къ домику ярко освъщенному. Вахмистръ оставилъ меня при караулъ и пошелъ обо мнъ доложить. Онъ тотчасъ же воротился, объявивъ инъ, что его высокоблагородію некогда иеня принять, а что онъ вельль отвести иеня въ острогъ, а хозяющку къ себъ привести.

A.

— Что это значить? — закричаль я въ бъщенствъ. Да развъ онъ съ ума сощель?

«Не могу знать, ваше благородіе» отвічаль вахмистрь. «Только его высокоблагородіе приказаль ваше благородіе отвести въ острогь, а ея благородіе приказано привести къ его высокоблагородію, ваше благородіе!»

Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбѣжаль въ комнату, гдѣ человъкъ шесть гусарскихъ офицеровъ играли въ банкъ. Маіоръ металъ. Каково было мое изумленіе, когда, взглянувъ на него, узналъ я Ивана Ивановича Зурина, нъкогда обыгравшаго меня въ Симбирскомъ трактиръ!

- Возможно-ли? вскричалъ и. Иванъ Иванычъ! ты ли?
- «Ба, ба, ба, Петръ Андреичь! Какими судьбами? Откуда ты? Здорово, братъ. Не кочешь ли поставить карточку?»
- Благодаренъ. Прикажи ка дучше отвести инъ квартиру.
  - «Какую тебъ квартиру? Оставайся у меня.»
  - Не могу: я не одинъ.

- «Ну, подавай сюда и товарища.»
- Я не съ товарищемъ; я.... съ дамою.
- «Съ дамою! Гдв же ты ее нодцвинлъ? Эге, братъ!» (При сихъ словахъ Зуринъ засвистълъ такъ выразительно, что всв захохотали, а я совершенно смутился).
- «Ну» продолжаль Зуринь; «такь и быть. Будеть тебь квартира. А жаль ... Мы бы нопировали но старинному ... Гей! малый! Да что жь сюда не ведуть кумушку-то Пугачева? или она упрявится? Сказать ей, чтобъ она не боялась: баринь де прекрасный; ничьмъ не обидить, да хорошенько ее въ шею.»
- Что ты это? сказаль я Зурину. Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойнаго капитана Миронова. Я вывезь ее изъ плана и теперь провожаю до деревни батюшкиной, гдв и оставлю ее.
- «Какъ! Такъ это о тебъ миъ сейчасъ докладывали? Помилуй! что жъ это значить?»
- Послѣ все разскажу. А теперь, ради Бога, успокой бѣдную дѣвушку, которую гусары твои перепугали.

Зуринъ тотчасъ распорядился. Онъ самъ вышелъ на улицу извиняться передъ Марьей Ивановной въ невольномъ недоразумъніи, и приказаль вахмистру отвести ей лучшую квартиру въ городъ. Я остался ночевать у него.

Мы отужинали, и когда остались вдвоемь, я разсказаль ему свои похожденія. Зуринь слушаль меня съ большимъ вниманіемъ. Когда я кончилъ. онь покачаль головою и сказаль: это, брать, хорошо; одно нехорошо: зачыть тебя чорть несеть жениться? Я, честный офицерь, не захочу тебя обманывать; повърь же ты мнъ, что женидьба блажь. Ну, куда тебъ возиться съ женою да няньчиться съ ребятишками? Эй, плюнь. Послушайся меня: развяжись ты съ капитанскою дочкой. Дорога въ Симбирскъ мною очищена и безопасна. Отправь ее завтра жъ одну къ родителямъ твоимъ; а самъ оставайся у меня въ отрядь. Въ Оренбургъ возвращаться тебъ не зачънъ. Попадешься опять въ руки бунтовщикамъ, такъ врядъ ли отъ нихъ еще разъ отдълаенься. Такимъ образомъ любовная дурь пройдеть сама собою, и все будеть ладно.

Хотя я не совскить быль съ нимъ согласенъ, однако жъ чувствовалъ, что долгъ чести требовалъ моего присутствія въ войскі Императрицы. Я рішнася послідовать совіту Зурина: отправить Марью Ивановну въ деревню, и остаться въ его отрдяв.

Савельнчь явился меня раздівать; я объявиль ему, чтобъ на другой же день готовъ онъ быль вхать въ дорогу съ Марьей Ивановной. Онъ было заупрямился. «Что ты, сударь? Какъ же я тебя-

то покину? Кто за тобою будеть ходить? Что скажуть родители твои?»

Зная упрамство дядьки моего, я вознамърился убъдить его лаской и искренностію. Другь ты мой, Архипъ Савельичь! сказаль я ему. Не откажи, будь мив благодътелемъ; въ прислугъ здъсь я нуждаться не стану, а не буду спокоенъ, если Марья Ивановна поъдеть въ дорогу безъ тебя. Служа ей, служишь ты и мив, потому что я твердо ръшился, какъ скоро обстоятельства дозволять, жениться на ней.

Туть Савельичь сплеснуль руками съ видомъ изумленія неописаннаго. «Жениться!» повториль онъ. «Дитя хочеть жениться! А что скажеть батюшка, а матушка-то что подумаеть?»

Согласится, върно согласится, отвъчаль я, когда узнають Марью Ивановну. Я надъюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебъ върять; ты будень за насъ ходатаемъ, не такъ-ли?

Старикъ былъ тронутъ. «Охъ, батюшка ты мой Петръ Андреичь!» отвъчалъ онъ. «Хоть раненько задумалъ ты жениться, да за то Марья Ивановна такая добрая барышня, что гръхъ и пропустить оказію. Инъ быть по твоему! Провожу ее, ангела Божія, и рабски буду доносить твоимъ родителямъ, что такой невъстъ ненадобно и приданаго.»

Я благодарилъ Савельнча, и легъ спать въ одной комнать съ Зуринымъ. Разгоряченный и взволнованный, и разболталси. Зуринъ сначала со мною разговаривалъ охотно; но мало-по-малу слова его стали ръже и безсвизнъе; наконецъ, вмъсто отвъта на какой-то запросъ, онъ захрапълъ и присвиснулъ. Я замолчалъ и вскоръ послъдовалъ его прииъру.

На другой день утромъ пришель я къ Марьв Ивановић. Я сообщиль ей свои предположенія. Она признала ихъ благоразуміе и тотчась со мною согласилась. Отрядъ Зурина долженъ быль выступить изъ города въ тотъ же день. Нечего было медлить. Я туть же разстался съ Марьей Ивановной, поручивъ ее Савельичу и давъ ей письмо къ мониъ родителямъ. Марън Ивановна заплакала. «Прощайте, Петръ Андреичь;» сказала - она тихимъ голосомъ. «Придется ли намъ увидеться или неть; Богь одинь это знаеть; но выкь не забуду вась; до могилы ты одинь останенься вь моемь сердць. Я ничего не могъ отвъчать. Люди насъ окружили. Я не хотвль при нихъ предаваться чувствамъ, которыя меня волновали. Наконецъ она убхала. Я возвратился къ Зурину, грустенъ и молчаливъ. Онъ хотълъ меня развеселить; я думалъ себя разсвять: мы провели день шумно и буйно, и вечеромъ выступили въ походъ.

Это было въ концъ февраля. Зима, затруднявшая военныя распоряженія, проходила, и наши генералы готовились къ дружному содъйствію. Пугачевъ все еще стояль подъ Оренбургомъ. Между тѣмъ около него отряды соединялись и со всѣхъ сторонъ нриближались къ злодъйскому гнѣзду. Бунтующія деревни, при видъ нашихъ войскъ, приходили въ повиновеніе; шайки разбойниковъ вездъ бѣжали отъ насъ, и все предвъщало скорое и благополучное окончаніе.

Вскоръ князь Голицынъ, подъ крвностію Татищевой, разбиль Пугачева, разсьяль его толны, освободиль Оренбургь, и, казалось, нанесь бунту посльдній и рышительный ударь. Зуринъ быль въ то время отряженъ противу шайки мятежныхъ Вашкирцевъ, которые разсыялись прежде, нежели им ихъ увидьли. Весна осадила насъ въ Татарской деревушкь. Рычки разлились и дороги стали непроходимы. Мы утышались въ нашемъ бездыйстіи мыслію о скоромъ прекращеніи скучной и мелочной войны съ разбойниками и дикарями.

Но Пугачевъ не быль пойманъ. Онъ явился на Сибирскихъ заводахъ, собралъ тамъ новыя шайки, и снова началъ злодвиствовать. Слухъ о его успъхахъ снова распространился. Мы узнали о разорени Сибирскихъ кръпостей. Вскоръ въсть о взяти Казани и о походъ самозванца на Москву встревожила

начальниковъ войскъ, безпечно дремавшихъ въ надеждъ на безсиліе презрыннаго бунтовщика. Зуринъ нолучиль повельніе переправиться чрезъ Волгу.

Ме стану описывать нашего похода и окончанія войны. Скажу коротко, что біздогвіе доходило до крайности. Правленіе было повсюду прекращено; поміщики укрывались по лісамь. Шайки разбойниковь злодійствовали повсюду; начальники отдільных отрядовь самовластно наказывали и миловали; состояніе всего общирнаго края, гді евирінствоваль пожарь, было ужасно . . . . Не приведи, Богь, видіть Русскій бунть безсиысленный и безпощадный!

Путачевъ бъжалъ, преслъдуемый Иваномъ Ивановичемъ Михельсономъ. Вскоръ узнали мы о совершенномъ его разбитіи. Наконецъ Зуринъ получилъ мавъстіе о поникъ самозванца, а вмъстъ съ тъмъ и повельніе остановиться. Война была кончена. Наконецъ миъ можно было ъхать къ моимъ родителянъ! Мысль ихъ обнять, увидъть Марью Ивановну, о которой не имълъ я никакого извъстія, одушевляла меня восторгомъ. Я прыгалъ какъ ребенокъ. Зуринъ смъялся и говорилъ пожимая илечами: «Нътъ, тебъ не сдобровать! Женишься — ни зачто пропадешь!»

Но между темъ странное чувство отравляло мною радость: мысль о злодев, обрызганномъ кровію столькихъ невинныхъ жертвъ, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоль: Емеля, Емеля! думаль я съ досадою; зачъмъ не наткнулся ты на штыкъ, или не подвернулся подъ картечь? Лучше ничего не могь бы ты придумать. Что прикажете дълать? Мысль о немъ неразлучна была во мнъ съ мыслю о пощадъ, данной мнъ имъ въ одну изъ ужасныхъ минутъ его жизни, и мос объ избавленіи моей невъсты изъ рукъ гнуснаго Швабрина.

Зуринъ далъ мив отпускъ. Чрезъ несколько дней долженъ я былъ опять очутиться посреди моего семейства, увидеть опять мою Марью Ивановну . . . Вдругъ неожиданная гроза меня поравила.

Въ день, назначенный для вывзда, въ самую ту минуту, когда готовился я пуститься въ дорогу, Зуринъ вошелъ ко мив въ избу, держа въ рукахъ бумагу, съ видомъ чрезвычайно озабоченнымъ. Что-то кольнуло меня въ сердце. Я испугался, самъ не зная чего. Онъ выслалъ моего деньщика и объявилъ, что имветъ до меня дъло. Что такое? — спросилъ я съ безпокойствомъ. — «Маленькая непріятность» отвъчалъ онъ, подавая мив бумагу. «Прочитай что сейчасъ я получилъ.» Я сталъ ее читать: это былъ секретный приказъ ко всъмъ отдъльнымъ начальникамъ арестоватъ меня, гдъ

бы ни попалси, и немедленно отправить подъ карауломъ въ Казань въ Слъдственную Коммиссію, учрежденную по дълу Пугачева.

Бумага чуть не выпала изъ моихъ рукъ. «Дѣлатъ нечего!» сказалъ Зуринъ. «Долгъ мой повиноваться приказу. Вѣроятно, слухъ о твоихъ дружескихъ путешествіяхъ съ Пугачевымъ какъ-нибудь да дошелъ до правительства. Надѣюсь, что дѣло не будетъ имѣть никакихъ послѣдствій и что ты оправдаешься передъ Коммиссіей. Не унывай и отправляйся.» Совѣсть моя была чиста; я суда не боялся; но мысль отсрочить минуту сладкаго свиданія, можетъ быть, на нѣсколько еще мѣсяцевъ — устрашала меня. Тележка была готова. Зуринъ дружески со мною простился. Меня посадили въ тележку. Со мною сѣли два гусара съ саблями наголо, и я поѣхалъ по большой дорогѣ.

ı 5

## ГЛАВА XIV.

СУДЪ.

Мірская нолва — Морская волна.

Hor somme

Я быль увърень, что виною всему было самовольное мое отсутствие изъ Оренбурга. Я легко могь оправдаться: навздничество не только никогда не было запрещено, но еще всъми силами было ободряемо. Я могь быть обвинень въ излишней запальчивости, а не въ ослушании. Но пріятельскія сношенія мои съ Пугачевымь могли быть доказаны множествомъ свидътелей и должны были казаться по-крайней-мъръ весьма подозрительными. Во всю дорогу размышляль я о допросахъ, меня ожидающихъ, обдумываль свои отвъты, и ръшился

передъ судомъ объявить сущую правду, полагая сей способъ оправданія самымъ простымъ, а вмѣстѣ и самымъ надежнымъ.

Я прівхаль въ Казань, опустошенную и погорьлую. По улицамь, на місто домовь, лежали груды углей и торчали закоптільня стіны бедь крышь и оконь. Таковь быль слідь, оставленный Пугачевымь! Меня привезли въ крізпость, уцілівшую посреди сгорівшаго города. Гусары сдали меня караульному офицеру. Онь веліль кликнуть кузнеца. Наділи мнів на ноги ціль и заковали ес наглухо. Потомъ отвели меня въ тюрьму и оставили одного въ тісной и темной конуркі, съ одніми голыми стінами и съ окошечкомъ, загороженнымь желізною рішеткою.

Таковое начало не предвъщало мнъ ничего добраго. Однако жъ и не терялъ ни бодрости, ни надежды. Я прибъгнулъ къ утъщению всъхъ скорбищихъ, и, впервые вкусивъ сладостъ молитвы, изліянной изъ чистаго, но растерзаннаго сердца, спокойно заснулъ, не заботясь о томъ, что со мною будеть.

На другой день тюремный сторожь меня разбудиль, съ объявленіемь, что меня требують въ Коммиссію. Два солдата повели меня черезъ дворъ въ комендантскій домь, остановились въ передней и впустили одного во внутреннія комнаты.

Я вошель въ залу довольно обширную. За стодомъ, покрытымъ бумагами, сидъли два человъка: пожилой генераль, виду строгаго и холоднаго, и молодой гвардейскій капитань, льть двадцати осьми, очень пріятной наружности, ловкій и свободный въ обращении. У окошка за особымъ столомъ сильдь секретарь съ перомъ за ухомъ, наклонясь налъ бумагою, готовый записывать мои показанія. Начался допросъ. Меня спросили о моемъ имени и званіи. Генераль освъдомился, не сыпь ли я Анарея Петровича Гринева? И на отвъть мой возразиль сурово: «Жаль, что такой почтенный человъкъ имъетъ такого недостойнаго сына!» Я спокойно отвъчаль, что каковы бы ни были обвиненія, тяготьющія на мив, я надвюсь ихъ разсвать чистосердечными объясненіемъ истины. Увъренность моя ему не понравилась. «Ты, брать, востерь» сказаль онь мнв нахмурись; «но видали мы и не TARMYTS!>

Тогда молодой человъкъ спросилъ меня: по какому случаю и въ какое время вошелъ я въ службу къ Пугачеву и по какимъ порученіямъ былъ я имъ употребленъ?

Я отвечаль съ негодованіемъ, что я, какъ офицеръ и дворянинъ, ни въ какую службу къ Пугачеву вступать не могъ, и никакихъ порученій отъ него принять не могъ. «Какимъ же образомъ» возразилъ мой допросчикъ, «дворянинъ и офицеръ одинъ пощаженъ самозванцемъ, между тъмъ какъ всъ его товарищи злодъйски умерщвлены? Какимъ образомъ этотъ самый офицеръ и дворянинъ дружески пируетъ съ бунтовщиками, принимаетъ отъ главнаго злодъя подарки, шубу, лошадъ и полтину денегъ? Отчего произошла такая странная дружба и на чемъ она оспована, если не на измънъ, или по-крайнеймъръ на гнусномъ и преступномъ малодушіи?»

Я быль глубоко оскорблень словами гвардейскаго офицера, и съ жаромъ началъ свое оправданіе. Я разсказаль, какъ началось мое знакомство съ Пугачевымъ въ степи, во время бурана; какъ при взятіи Бълогорской кръпости онъ меня узналь и пощадилъ. Я сказалъ, что тулупъ и лошадь, правда, не посовъстился я принять отъ самозванца; по что Бълогорскую кръпость защищалъ я противу злодъя до послъдней крайности. Наконецъ я сослался и на моего генерала, который могъ засвидътельствовать мое усердіе во время бъдственной Оренбургской осады.

Строгій старикъ взяль со стола открытое письмо и сталь читать его вслухъ:

• На запросъ вашего превосходительства касательно прапорщика Гринева, яко бы замъщапнаго въ нынъшнемъ смятении и вошедшаго въ сношения съ злодвенъ, службою недозволенныя и долгу присяги противныя, объяснить имъю честь: оный прапорщикъ Гриневъ находился на службъ въ Оренбургъ отъ начала октября пропилаго 1773 года до 24 февраля нынъшнято года, въ которое число онъ изъ города отлучился, и съ той поры уже въ команду мою не являлся. А слышно отъ перебъжщиковъ, что онъ былъ у Пугачева въ слободъ и съ пимъ виъстъ ъздилъ въ Бълогорскую кръпостъ, въ коей прежде находился онъ на службъ; что касается до его поведенія, то я могу . . . » Тутъ онъ прервалъ свое чтеніе, и сказалъ мнъ сурово: «Что ты теперь скажешь себъ въ оправданіе?»

Я хотълъ-было продолжать какъ началъ, и объяснить мою свизь съ Марьей Ивановной также искренно, какъ и все прочее. Но вдругъ почувствовалъ непреодолимое отвращеніе. Мив пришло въ голову, что если назову ее, то Коммиссія потребуеть ее къ отвъту; и мысль впутать имя ея между гнусными извътами злодъевъ и се самую привести на очную съ ними ставку — эта ужасная мысль такъ меня поразила, что я замился и спутался.

Судьи мои, начинавшіе, казалось, выслушивать отвіты мои съ ніжоторою благосклонностію, были снова предубіждены противу меня при виді моего смущенія. Гвардейскій офицеръ потребоваль,

чтобъ меня поставили на очную ставку съ главнымъ доносителемъ. Генералъ вельлъ кликнуть втерашилго элодия. Я съ живостію обратился къ дверямъ, ожидая появленія своего обвинителя. Черезъ насколько минуть загремвли цапи, двери отворились, и вошель — Швабринь. Я изумился его перемънъ. Онъ быль ужасно худъ и блъденъ. Волоса его, недавно черные какъ смоль, совершенно посъдъли; длинная борода была всклочена. Онъ повториль обвиненія свои слабымь, но смілымь голосомъ. По его словамъ, я отряженъ быль отъ Пугачева въ Оренбургъ шпіономъ; ежедневно вывзжаль на перестрваки, дабы передавать письменныя известія о всемь, что делалось въ городе; что наконецъ явно передался самозванцу, разъвзжаль съ нимъ изъ крвпости въ крвпость, стараясь всячески губить своихъ товарищей - измынниковъ, дабы занимать ихъ места и пользоваться наградами, раздаваемыми отъ самозванца. Я выслушаль его молча и быль доволень однимь: ими Марын Ивановны не было произнесено гнуснымь злодвемь, оть того ли, что самолюбіе его страдало при мысли о той, которая отвергла его съ презрвніемъ; отъ того ли, что въ сердцв его танлась искра того же чувства, которое и меня заставляло молчать, - какъ бы то ни было, имя дочери Вълогорскаго коменданта не было произвесено въ присутствіи Коммиссіи. Я утвердился еще болье въ моемъ намъреніи, и когда судьи спросили: чъмъ могу опровергнуть показанія Швабрина, я отвъчаль, что держусь перваго своего объясненія и ничего другаго въ оправданіе себъ сказать не могу. Генераль вельль насъ вывести. Мы вышли вмъсть. Я спокойно взглянуль на Швабрина, но не сказаль ему ни слова. Онъ усмъхнулся злобною усмънкою, и, приподнявъ свои цъпи, опередиль меня и ускориль свои шаги. Меня опять отвели въ тюрьму и съ тъхъ поръ уже къ допросу не требовали.

Я не быль свидьтелемь всему, о чемь остается мив уведомить читателя; но я такъ часто слыхаль о томъ разсказы, что малейшія подробности врезались въ мою память, и что мив кажется, будто бы я туть же невидимо присутствоваль.

Марья Ивановна принята была моими родителямись тымь искреннимь радушіемь, которое отличало людей стараго выка. Они видыли благодать Божію вы томь, что имыли случай пріютить и обласкать быдную сироту. Вскорь они кы ней искренно привазались, потому что нельзя было ее узнать и не полюбить. Мон любовь уже не казалась батюшкы пустою блажью; а матушка только того и желала, чтобъ ен Петруша женился на милой капитанской дочкы.

Слухъ о моемъ ареств поразиль все мое семейство. Марья Ивановна такъ просто разсказада моимъ родителямъ о странномъ знакомствъ моемъ съ Пугачевымъ, что оно не только не безпоковло ихъ, но еще заставляло часто смеяться оть чистаго сердца. Батюшка не хотвлъ върить, чтобы я могь быть замышань въ гнусномъ бунтв, коего цъль была ниспровержение престола и истребление дворянскаго рода. Онъ строго допросиль Савельича. Дядька не утанав, что баринь бываль въ гостяхъ у Емельки Пугачева, и что - де влодъй его таки жаловаль; но клядся, что ни о какой измынь онь и не слыхиваль. Старики успокоились и съ нетерпвніемь стали ждать благопріятныхь ввстей. Марья Ивановна сильно была встревожена, но молчала, ибо въ высшей степени была одарена скромностію и осторожностію.

Прошло нѣсколько недѣль . . . Вдругъ батюшка получаеть изъ Петербурга письмо отъ нашего родственника князя \*\*. Князь писалъ ему обо мнѣ. Послѣ обыкновеннаго приступа, онъ объявилъ ему, что подозрѣнія насчетъ участія моего въ замыслахъ бунтовщиковъ, къ несчастію, оказались слишкомъ основательными, что примѣрная казнь должна была бы меня постигнуть, но что Государыня изъ уваженія къ заслугамъ и преклоннымъ лѣтамъ отца, рѣшилась помиловать преступнаго

сына, и избавляя его отъ позорной казни, повельла только сослать въ отдаленный край Сибири на въчное поселение.

Сей неожиданный ударъ сдва не убиль отца моего. Онъ липился обыкновенной своей тверлости и горесть его (обыкновенно немая) изливалась въ горькихъ жалобахъ. «Какъ»! «повторяль онъ. выходи изъ себи. «Сынъ мой участвоваль въ замыслахъ Пугачева! Боже праведный, до чего я дожиль! Государыня избавляеть его оть казни! Оть этого развъ мнъ легче? Не казнь страшна: пращуръ мой умеръ на лобномъ мъстъ, отстаивая то, Сам на отстаивая то, что почиталъ святынею своей совъсти; отецъ мой пострадаль вивств съ Волынскимъ и Хрущевымъ. Но дворянину измънить своей присять, соединиться съ разбойниками, съ убійцами, съ бъглыми холопьями!... Стыдъ и срамъ нашему роду!»... Испуганная его отчанніемъ матушка не сміза при немъ плакать и старалась возвратить ему бодрость, говоря о невърности молвы, о шаткости людскаго мнанія. Отець мой быль неуташень.

Марья Ивановна мучилась болье всьхъ. Будучи увърена, что я могъ оправдаться, когда бы только захотълъ, она догадывалась объ истинъ и почитала себя виновницею моего несчастія. Она скрывала отъ всьхъ свои слезы и страданія, и между тъмъ непрестанно думала о средствахъ, какъ бы меня спасти.

Однажды вечеромъ батюшка сидвав на диванв, перевертывая листы Придворнаго Календаря; но мысли его были далеко, и чтеніе не производило налъ нимь обыкновеннаго своего лействія. Онъ насвистываль старинный маршь. Матушка молча вязала шерстяную фуфайку и слезы изръдка капали на ея работу. Вдругъ Марья Ивановна, туть же сидъвшая за работой, объявила, что необходимость ее заставляеть вхать въ Петербургъ, и что она просить дать ей способь отправиться. Матушка очень огорчилась. «Зачымы тебы вы Петербургы?» сказала она. «Неужъ-то, Марья Ивановна, хочешь и ты насъ покинуть?» Марья Ивановна отвъчала, что вся будущая судьба ея зависить отъ этого нутешествія, что она вдеть искать покровительства и помощи у сильныхъ людей, какъ дочь человъка, пострадавшаго за свою върность.»

Отецъ мой потупиль голову: всякое слово, напоминающее мнимое преступленіе сына, было ему тягостно и казалось колкимь упрекомь. «Поважай, матушка!» сказаль онь ей со вздохомь. «Мы твоему счастію помьхи сдвлаль не хотимь. Дай, Богь, тебв въ женихи добраго человька, не ощельмованнаго измънника.» Онъ всталь и вышель изъ комнаты. Марья Ивановна, оставшись наединь съ матушкою, отчасти объяснила ей свои предположенія. Матушка со слезами обняла ее и молила Бога о благополучномъ конць замышленнаго дъла. Марью Ивановну снарядили, и черезъ нъсколько дней она отправилась въ дорогу съ върною Палашой и съ върнымъ Савельичемъ, который, насильственно разлученный со мною, утъщался по-крайней-мъръ мыслію, что служитъ нареченной моей невъсть.

Марья Ивановна благополучно прибыла въ Софію и узнавъ, что Дворъ находился въ то время въ Царскомъ Сель, рышилась туть остановиться. Ей отвели уголовъ за перегородкой. Жена смотрителя тотчасъ съ нею разговорилась, объявила, что она племянница придворнаго истопника и посвятила ее во всв таинства придворной жизни. Она разсказала, въ которомъ часу Государыня обыкновенно просыпалась, кушала кофе, прогуливалась; какіе вельможи находились въ то время при ней; что изволила она вчерашній день говорить у себя за столомъ; кого принимала вечеромъ; - словомъ разговоръ Анны Власьевны стоилъ несколькихъ страницъ историческихъ записокъ и былъ бы драгоцвненъ для потомства. Марья Ивановна слушала ее со вниманісмъ. Онъ пошля въ садъ. Анна Власьевна разсказала исторію каждой аллен и каждаго

**м**остика, и, нагулявшись, онъ возвратились на станцію, очень довольныя другъ другомъ.

На другой день рано утромъ Марья Ивановна проснудась, одфлась и тихонько поила въ садъ. Утро было прекрасное, солнце освъщало вершины липъ, пожелтвинихъ уже подъ свъжимъ дыханіемъ осени. Широкое озеро сіяло неподвижно. Проснувшіеся лебеди важно выплывали изъ-подъ кустовъ, освияющихъ берегъ. Марья Ивановна пошла около прекраснаго луга, гдв только-что поставлень быль памятникь въ честь недавнихъ побъдъ графа Петра Александровича Румянцева. Вдругь бълая собачка Англійской породы залаяла и побъжала ей навстрвчу; Марья Ивановна испугалась и остановилась. Въ эту самую минуту раздался пріятный женскій голось:, «Не бойтесь, она не укусить. У Марья Ивановна увидьла даму, сидъвшую на скамейкъ противу памятника. Марья Ивановна съла на другомъ концъ скамейки. Дама пристально на нее смотръла; а Марья Ивановна, съ своей стороны бросивъ нъсколько коевенныхъ взглядовъ, успъла разсмотръть ее съ ногъ до головы. Она была въ бъломъ утреннемъ платъв, въ ночномъ чепцъ и въ душегръйкъ. Ей, казалось, автъ сорокъ. Лице ея, полное и румяное, выражало важность и спокойствіе, а голубые глаза и

легкая улыбка имъли прелесть неизъяснимую. Дама первая перервала молчаніе.

- «Вы върно не здъшнія?» сказала она.
- Точно такъ-съ: я вчера только прівхала изъ провинціи.
  - «Вы прівхали съ вашими родными?»
  - Никакъ ивтъ-съ. Я прівхала одна.
  - «Одна! Но вы такъ еще молоды.»
  - У меня нътъ ни отца, ни матери.
  - «Вы здесь конечно по какимъ нибудь деламъ?»
- Точно такъ-съ. Я прівхала подать просьбу Государынв.
- «Вы сирота: въроятно, вы жалуетесь на несправедливость и обиду?»
- Никакъ нътъ-съ. Я пріъхала просить милости, а не правосудія.
  - «Позвольте спросить, кто вы таковы?»
  - Я дочь капитана Миронова.
- «Капитана Миронова! того самаго, что быль комендантомъ въ одной изъ Оренбургскихъ крвпостей?»
  - Точно такъ-съ.

Дана, казалось, была тронута. «Извините меня» сказала она голосомъ еще болве ласковымъ, сесли я вмешиваюсь въ ваши дела; но и бываю при Дворе; изъясните инъ, въ чемъ состоить ваша

просъба, и, можеть быть, мив удастся вамъ по-

Марья Ивановна встала и почтительно ее благодарила. Все въ неизвъстной дамъ невольно привлекало сердце и внушало довъренность. Марья Ивановна вынула изъ кармана сложенную бумагу и подала ее незнакомой своей покровительниць, которая стала читать ее про себя.

Сначала она читала съ видомъ внимательнымъ ж благосклоннымъ; но вдругъ лице ея перемвнилось — и Марья Ивановна, следовавшая глазами за всеми ея движеніями, испугалась строгому выраженію этаго лица, за минуту столь пріятному и спокойному.

«Вы просите за Гринева?» сказала дама съ холоднымъ видомъ. «Императрица не можетъ его простить. Онъ присталь къ самозванцу не изъ невъжества и легковърія, но какъ безиравственный и вредный негодяй.»

- Акъ, неправда!—вскрикнула Марья Ивановна. «Какъ, неправда!» возразила дома, вси вспыхнувъ.
- Неправда, ей Богу, неправда! Я знаю все, в все вамъ разскажу. Онъ для одной меня подвергался всему, что постигло его. И если онъ ме оправдался нередъ судомъ, то развъ потому только, что не хотълъ занутать меня. — Тутъ она съ

жаромъ разсказала все, что уже извъстно моему читателю.

Дама выслушала ее со вниманіемъ «Гдѣ вы остановились?» спросила она потомъ; и услыша, что у Анны Власьевны, примолвила съ улыбкою: «А! знаю. Прощайте, не говорите никому о нашей встръчъ. Я надъюсь, что вы недолго будете ждать отвъта на ваше письмо.»

Съ этимъ словомъ она встала и вышла въ крытую аллею, а Марья Ивановна возвратилась къ Анив Власьевив, исполненная радостной надежды.

Хозяйка побранила ее за раннюю осеннюю прогулку, вредную, по ея словамъ, для здоровья молодой дъвушки. Она принесла самоваръ, и за чашкою чая только было-принялась за безконечные разсказы о Дворъ, какъ вдругъ придворная карета остановилась у крыльца, и каммеръ - лакей вошелъ съ объявленіемъ, что Государыня изволитъ къ себъ приглашатъ дъвицу Миронову.

Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ахти, Господи!» закричала она. «Государыня требуеть вась ко Двору. Какь же это она про вась узнала? Да какъ же вы, матушка, представитесь къ Императриць? Вы, я чай, и ступить по придворному не умъете . . . . Не проводить ли мнъ вась? Все-таки я васъ коть въ чемъ-нибудь да могу предостеречь. И какъ же вамъ ъхать въ

дорожномъ платъъ? Не послать ли къ повивальной бабушкъ за ен желтымъ роброномъ? Каммерълакей объявилъ, что Государынъ угодно было, чтобъ Марън Ивановна вхала одна и въ томъ, въ чемъ ее застанутъ. Дълатъ было нечего: Марън Ивановна съла въ карету и поъхала во дворецъ, сопровождаемая совътами и благословеніями Анны Власьевны.

Марья Ивановна предчунствовала рышенів нашей судьбы; сердце ея сильно билось и замирало. Чрезъ ньсколько минуть карета остановилась у дворца. Марья Ивановна съ трепетомъ пошла по льстивць. Двери передъ нею отворились вастежъ. Она прошла длинный рядъ пустыхъ, великольныхъ комнать; камиеръ-лакей указывалъ дорогу. Наконецъ, подощедъ къ запертымъ дверямъ, онъ объявилъ, что сейчасъ объ ней доложитъ, и оставилъ ее одну.

Мысль увидьть Императрину лицемъ къ лицу такъ устрашала ее, что она съ трудомъ могла держаться на ногахъ. Чрезъ минуту двери отворились, и она вошла въ уборную Государыни.

Императрица сидъла за своимъ туалетомъ. Нъсколько придворныхъ окружали ее и почтительно пропустили Марью Ивановну. Государыня ласково къ ней обратилась, и Марья Ивановна узнала въ ней ту даму, съ которой такъ откровенно изъя-

Digitized by Google

снялась она нѣсколько минутъ тому назадъ. Государыня подозвала ее и сказала съ улыбкою: «Я рада, что могла сдержать вамъ свое слово и исполнить вашу просьбу. Дѣло ваше кончено. Я убъждена въ невинности вашего жениха. Вотъ письмо которое сами потрудитесь отвезти къ будущему свекру.»

Марья Ивановна приняла письмо дрожащею рукою, и, заплакавъ, упала къ ногамъ Императрицы, которая подняла ее и поцаловала. Государыня разговорилась съ нею. «Знаю, что вы не богаты» сказала она; «но я въ долгу передъ дочерью капитана Миронова. Не безпокойтесь о будущемъ. Я беру на себя устроить ваше состояніе.»

Обласкавъ бъдную сироту, Государыня ее отпустила. Марья Ивановна увхала въ той же придворной каретъ. Анна Власьевна, нетерпъливо ожидавшая ея возвращенія, осыпала ее вопросами, на которые Марья Ивановна отвъчала кое-какъ. Анна Власьевна хотя и была недовольна ея безпамятствомъ, но приписала оное провинціальной застънчивости и извинила великодушно. Въ тотъ же день Марья Ивановна, не полюбопытствовавъ взглянуть на Петербургъ, обратно поъхала въ деревню....

Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева. Изъ семейственныхъ преданій известно.

что онъ былъ освобожденъ отъ заключенія въ конць 1774 года, по именному повельнію; что онъ присутствоваль при казни Пугачева, который узналь его въ толпь и кивнуль ему головою, которая черезъ минуту, мертвая и окровавленная, показана была народу Вскорь потомъ Петръ Андресвичь женился на Марьь Ивановнь. Потомство ихъ благоденствуетъ въ Симбирской Губерніи. Въ тридцати верстахъ отъ \*\*\* находится село, принадлежащее десятерымъ помыщикамъ. Въ одномъ изъ барскихъ флигелей показываютъ собственноручное письмо Екатерины II за стекломъ и въ рамкъ. Оно писано къ отцу Петра Андреевича и содержитъ оправданіе его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова.

## кирджали.

## КИРДЖАЛИ.

Кирджали быль родомъ Булгаръ. Кирджали на Турецкомъ языкъ значитъ витязь, удалецъ. Настоящаго его имени я не знаю.

Кирджали своими разбоями наводиль ужась на всю Молдавію Чтобь дать объ немь ніжоторое понятіе, разскажу одинь изь его подвиговь. Однажды ночью онь и Арнауть Михайлаки напали вдвоемь на Булгарское селеніе. Они зажгли его сь двухь концевь, и стали переходить изь хижины вь хижину. Кирджали різаль, а Михайлаки несь добычу. Оба кричали: Кирджали! Кирджали! Все селеніе разбіжалось.

Когда Александръ Ипсиланти обнародовалъ возмущеніе и началъ набирать себъ войска, Кирджали привелъ къ нему нъсколько старыхъ своихъ товарищей. Настоящая цъль Этеріи была имъ худо извъстна, но война представляла случай обогатиться на счетъ Турковъ, а можетъ быть, и Молдаванъ — и это казалось имъ очевидно.

Алексанаръ Ипсиланти быль лично храбръ, но не имваъ свойствъ, нужныхъ для роли, за которую взялся такъ горячо и такъ неосторожно. Онъ не умьль сладить съ людьми, которыми принужденъ былъ предводительствовать. Они не имъли къ нему ни уваженія, ни довъренности. Послъ несчастного сраженія, гдв погибъ цвать Греческаго юношества, Іордаки Олимбіоти присовътоваль ему удалиться, и самь заступиль его мьсто. Ипселанти ускакаль къ границамъ Австріи, и оттуда послаль свое проклятіе людямь, которыхь навываль ослушниками, трусами и негоднями. Эти трусы и негодии, большею частію, погибли въ ствнахъ монастыря Секу или на берегахъ Прута, отчанно защищаясь противу непріятеля, вдесятеро сильнайшаго.

Кирджали находился въ отрядъ Георгія Кантакузина, о которомъ можно повторить то-же самое, что сказано о Инсиланти. Наканунъ сраженія подъ Скулянами, Кантакузинъ просиль у Русскаго начальства позволенія вступить въ нашъ карантиръ. Отрядъ остался безъ предводителя; но Кирджали, Сафіаносъ, Кантагони и другіе не находили никакой нужды въ предводитель.

Сраженіе нодъ Скулянами, кажется, никвиъ не описано во всей его трогательной истинв. Вообразите себв 700 человькъ Арнаутовъ, Албанцевъ, Грековъ, Булгаръ и всякаго сброду, не имъющихъ понятія о военномъ искуствів, и отступающихъ въ виду пятналиати тысячь Турепкой конницы. Этоть отрядъ прижадся въ берегу Прута, и выставиль передъ собою двв маленькія пушечки, найденныя въ Яссахъ на дворъ господаря, и изъ которыхъ, бывало, палили во время имянинныхъ объдовъ. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели безъ поаволенія Русскаго начальства: картечь непременно перелетела бы на наше берегь. Начальникъ карантина (нынв уже покойникъ), сорокъ льть служившій въ военной службь, отроду не слыхиваль свиста пуль; но туть Богь привель услынать. Несколько ихъ прожужжали мимо его ушей. Старичекъ ужасно разоердился, и равбраниль за то мајора Охотскаго пехотнаго нолка, находившагося при карантинь. Мајоръ, не зная, что делать, побежаль нь реке, за которой гарцовали Делибации, и погрозиль имъ пальцемъ. Делибани, увидя это, новернулись и ускакали, а за ними и весь Турецкій отрядь. Маіорь, погрозившій пальцемъ, назывался Хорчевскій. Не знаю, что съ нимъ сдвлалось.

На другой день, однако жъ, Турки атаковали Этеристовъ. Не сивя употреблять ни картечи, ни ядеръ, они ръшились, вопреки своему обыкновенію, дъйствовать колоднымъ оружіемъ. Сраженіе было жестоко. Різались атаганами. Со стороны Турковь замічены были копья, дотолі у нихъ небывалыя; эти копья были Русскія: Некрасовцы сражались въ ихъ рядахъ. Этеристы, съ разрішенія нашего Государя, могли перейти Пруть и скрыться въ нашемъ карантині. Они начали переправляться. Кантагони и Сафіанось остались послідніе на Турецкомъ берегу. Кирджали, раненый накануні, лежаль уже въ карантині. Сафіанось быль убить. Кантагони, человікь очень толстый, ранень быль копьемъ въ брюхо. Онь одной рукою подняль саблю, другою схватился за вражеское копье, всадиль его въ себя глубже, и такимъ образомъ могь достать саблею своего убійцу, съ которымъ виїсті и повалился.

все было кончено. Турки остались побъдителями. Молдавія была очищена. Около шести сотъ Арнаутовъ разсыпались по Беесарабіи; не въдая, чъмъ себя прокормитъ, они все-жъ были благодарны Россіи за ен покровительство. Они вели жизнь праздную, но не безпутную. Ихъ можно всегда было видъть въ кофейняхъ полу-турецкой Бессарабіи, съ длинными чубуками во рту, прихлебывающихъ кофейную гущу изъ маленькихъ чашечекъ. Ихъ узорныя куртки и красныя востроносыя туфли начинали ужъ изнашиваться, но хохлатая скуфейка все-же еще надъта была на-бе-

крень, а атаганы и пистолеты все еще торчали изъ-за широкихъ поясовъ. Никто на нихъ не жаловался. Нельзя было и подумать, чтобъ эти мирные бъдняки были извъстнъйшіе Клефты Молдавіи, товарищи грознаго Кирджали, и чтобъ онъ самъ находился между ними.

Паша, начальствовавшій въ Яссахъ, о томъ узналь, и на основаніи мирныхъ договоровъ, потребоваль отъ Русскаго начальства выдачи разбойника.

Полиція стала доискиваться. Узнали, что Кирджали, въ самомъ дѣлѣ, находится въ Кишеневѣ. Его поймали въ домѣ бѣглаго монаха, вечеромъ, когда онъ ужиналъ, сидя въ потемкахъ съ семью товарищами.

Кирджали засадили подъ карауль. Онъ не сталь скрывать истины, и признался, что онъ Кирджали. «Но, прибавиль онъ, съ тъхъ поръ, какъ я пере«шель за Прутъ, я не тронуль ни волоса чужаго «добра, не обидъль и послъдняго Цыгана. Для «Турковъ, для Молдаванъ, для Валахосъ я, конечно, «разбойникъ, но для Русскихъ я гость. Когда Са«фіаносъ, разстрълявъ всю свою картечь, пришелъ «къ намъ въ карантинъ, отбирая у раненыхъ «для послъднихъ зарядовъ пуговицы, гвозди, цъ«почки и набалдашники съ атагановъ, я отдалъ ему «двадцать бешлыковъ, и остался безъ денегъ. Богъ

«видить, что я, Кирджали, жиль поданніемь! За «что же теперь Русскіе выдають меня моннь «врагань?» Послі того Кирджали замолчаль и спокойно сталь ожидать разрішенія своей участи.

Онъ дожидался недолго. Начальство, не обизанное смотръть на разбойниковъ съ ихъ романтической стороны, и убъжденное въ справедливости требованія, новельло отправить Кирджали въ Яссы.

Человъкъ съ умомъ и сердцемъ, въ то время неизвъстный молодой чиновникъ, нынъ запимающій важное мъсто, живо описываль миъ его отъъзль.

У вороть острога стояла почтовая каруца... (Можеть быть, вы не знаете, что такое каруца. Это низенькая, плетеная тележка, въ которую еще недавно впрягались обыкновенно шесть или восемь кляченокь. Молдавань въ усахъ и въ бараньей шапкъ, сиди верхомъ на одной изъ никъ, поминутно кричалъ и хлопалъ бичемъ, и кляченки его бъжали рысью довольно крупной. Если одна изъ нихъ начинала приставать, то онъ отпрягалъ ее съ ужасными проклятіями, и бросалъ на дорогь, не заботясь объ ея участи. На обратиомъ нути онъ увъренъ былъ найти ее на томъ же мъстъ, спокойно пасущуюся на зеленой степи. Неръдко случалось, что путешественникъ, выъхавшій изъ

одной станців на воськи лошадяхь, прівзжаль на другую на парв. Такь было лють нятнадцать тому назадь. Нынь въ обрусьвшей Бессарабів переняли Русскую управь и Русскую телету.)

Такован каруца стояла у вороть острога въ
1821 году, въ одно изъ последнихъ чисель Сентября мъсяца. Жидовки, спустя рукава и шленая
туфлями, Арнауты въ своемъ оборванномъ и живописномъ нарядъ, стройныя Молдаванки съ черноглазыми ребятами на рукахъ, окружали каруцу.
Мужчины хранили молчаніе, женщины съ жаромъ
чего-то ожидали.

Ворота отворились, и насколько полицейскихъ офицеровъ вышли на улицу; за ними двое солдатъ вывели скованнаго Кирджали.

Онъ казался льть тридцати. Черты смуглаго лица его были правильны и суровы. Онъ быль высокаго росту, широкоплечь, и вообще въ немъ изображалась необыкновенная физическая сила. Пестрая чалма наискось покрывала его голову, широкій поись обхватываль тонкую поясницу; долимань изъ толстаго синяго сукна, широкія складки рубахи, падающія выше кольнь, и красивыя туфли составляли остальной его нарядъ. Видъ его быль гордъ и спокоенъ.

Одинъ изъ чиновниковъ, краснорожій старичекъ, въ полиняломъ мундирѣ, на которомъ бол-

тались три пуговицы, прищемиль оловяными очками багровую шишку, замънявшую у него носъ, развернуль бумагу и, гнуся, началь читать на Молдавскомъ языкъ. Время отъ времени онъ надменно взглядываль на скованнаго Кирджали, къ которому, повидимому, относилась бумага. Кирджали слушаль его со вниманіемь. Чиновникь кончиль свое чтеніе, сложиль бумагу, грозно прикоикнуль на народъ, приказавъ ему раздаться и вельлъ подвести карупу. Тогда Кирджали обратился къ нему, и сказаль ему несколько словь на Молдавскомъ языкъ; голосъ его дрожалъ, лице измънилось; онъ заплакалъ и повалился въ ноги полицейского чиновника, загремъвъ своими цъпями. Полицейскій чиновникъ, испугавшись, отскочиль; солдаты хотьли-было приподнять Кирджали, но онъ всталъ самъ, подобралъ свои кандалы, шагнуль въ каруцу и закричаль: Гайда! Жандариъ свлъ подлв него, Молдаванъ хлопнулъ бичемъ, и каруца покатилась.

Что это говориль вамъ Кирджали? спросиль молодой чиновникъ у полицейскаго.

Онъ (видите-съ) просилъ меня, отвѣчалъ, смѣясь, полицейскій, чтобъ я позаботился о его женѣ и ребенкѣ, которые живутъ недалече отъ Киліи въ Болгарской деревнѣ — онъ боится, чтобъ и они изъ-за него не пострадали. Народъ глупый-съ. Разсказъ молодаго чиновника сильно меня тронулъ. Мнѣ было жаль бѣднаго Кирджали. Долго не зналъ я ничего объ его участи. Нѣсколько лѣтъ ужъ спусти, встрѣтился я съ молодымъ чиновникомъ. Мы разговорились о прошедшемъ. А что вашъ пріятель Кирджали? спросилъ я; не знаете-ли, что съ нимъ сдѣлалось?

Какъ не знать, отвъчаль онъ, и разсказаль инъ слъдующее:

Кирджали, привезенный въ Яссы, представленъ былъ пашъ, который присудилъ его быть посажену на колъ. Казнь отсрочили до какого-то праздника. Покамъстъ заключили его въ тюрьну.

Невольника стерегли семеро Турокъ (люди простые и въ душъ такіе-же разбойники, какъ и Кирджали); они уважали его, и съ жадностію, общею всему Востоку, слушали его чудные разсказы.

Между стражами и невольникомъ завелась твсная связь. Однажды Кирджали сказалъ имъ: Братья! часъ мой близокъ. Никто своей судьбы не избъжитъ. Скоро я съ вами разстанусь. Мнв хотвлось бы вамъ оставить что-нибудь на память.

Турки развѣсили ущи.

Братья, продолжаль Кирджали, три года тому назадъ, какъ и разбойничалъ съ покойнымъ Михайлаки: мы зарыли въ степи, недалече отъ Яссъ, котелъ съ гальбинами. Видно ни мив, ни ему не

владать этимъ кладомъ. Такъ и быть: возымите его себъ, и раздълите полюбовно.

Турки чуть съ ума не сощан. Пощан толки, какъ имъ будеть найти завътное мъсто? Думали, думали и положили, чтобы Кирджали самъ ихъ повель.

Настала ночь. Турки сняли оковы съ ногъ невольника, связали ему руки веревкою, и съ нимъ отправились изъ города въ степь.

Кирджали ихъ повель, держась одного направленія, оть одного кургана въ другому. Они шли долго. Наконецъ Кирджали остановился близъ широкаго камня, отмърялъ двънадцать шаговъ на полдень, топнулъ и сказалъ: здъсь.

Турки распорядились. Четверо вынули свои атаганы и начали копать землю. Трое остались на стражь. Кирджали съль на камень, и сталь смотръть на ихъ работу.

Ну что? скоро ли? спрашиваль онь, дорылись-ли? Нъть еще, отвъчали Турки, и работали такъ, что поть лиль съ нихъ градомъ.

Кирджали сталь оказывать нетерпвніе. Экой народь, говориль онь. И землю-то копать порядочно не уміноть. Да у меня діло было-бы контено від двіз минуты. Діти! развлжите мив руки, дайте атагань.

Турки призадумались, и стали совътоваться. Что же? (ръшили они) развяжемъ ему руки, дадимъ атаганъ. Что за бъда? Онъ одинъ, насъ семеро. И Турки развязали ему руки и дали ему атаганъ.

Наконецъ Кирджали былъ свободенъ и вооруженъ. Что-то долженъ онъ былъ почувствовать!... Онъ сталъ проворно копать, сторожа ему помогали... Вдругъ онъ въ одного изъ нихъ вонзилъ свой атаганъ и, остави булатъ въ его груди, выхватилъ изъ-за его пояса два пистолета.

Остальные шесть, увидя Кирджали вооруженнаго двумя пистолетами, разбъжались.

Кирджали нынѣ разбойничаеть около Яссъ. Недавно писалъ онъ господарю, требуя отъ него пяти тысячь левовъ, и грозясь, въ случав неисправности въ платежъ, зажечь Яссы, и добраться до самаго господаря. Пять тысячь левовъ были ему доставлены.

Каковъ Кирджали?

конецъ седивато тома.

## оглавление седьмаго тома.

## Повъсти.

| Пиковая дама      | 7            |
|-------------------|--------------|
| Капитанская дочка | 59           |
| Кирджали          | 3 <b>4</b> 7 |

## LIEUTHA

Andreada Hymbuna

томъ седьчой.

CARRIETEFSJFI 5,

MDCCCXXXVIII.





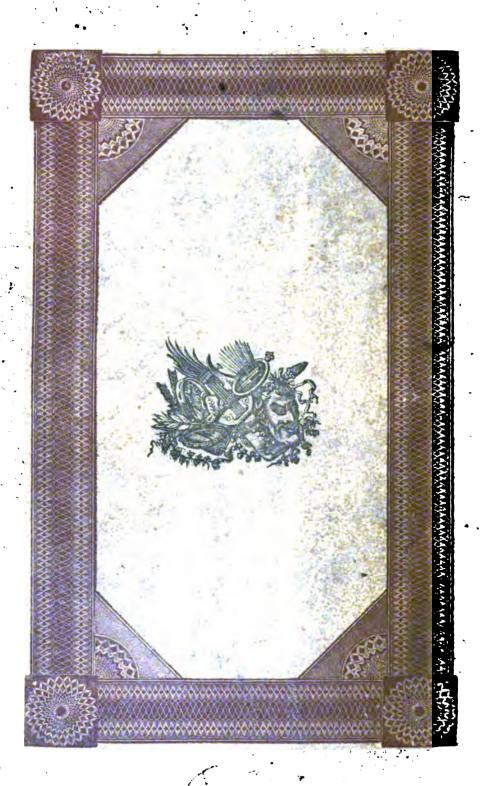

783569

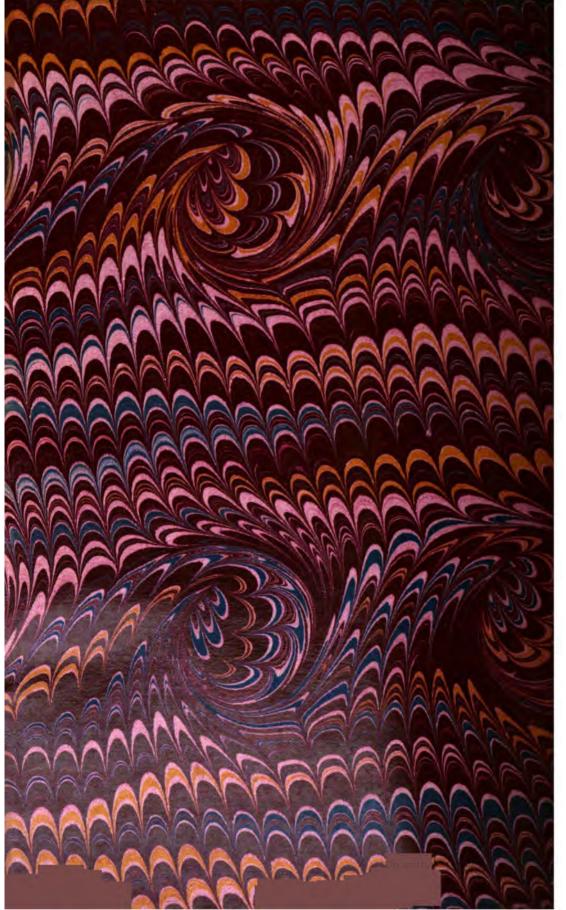

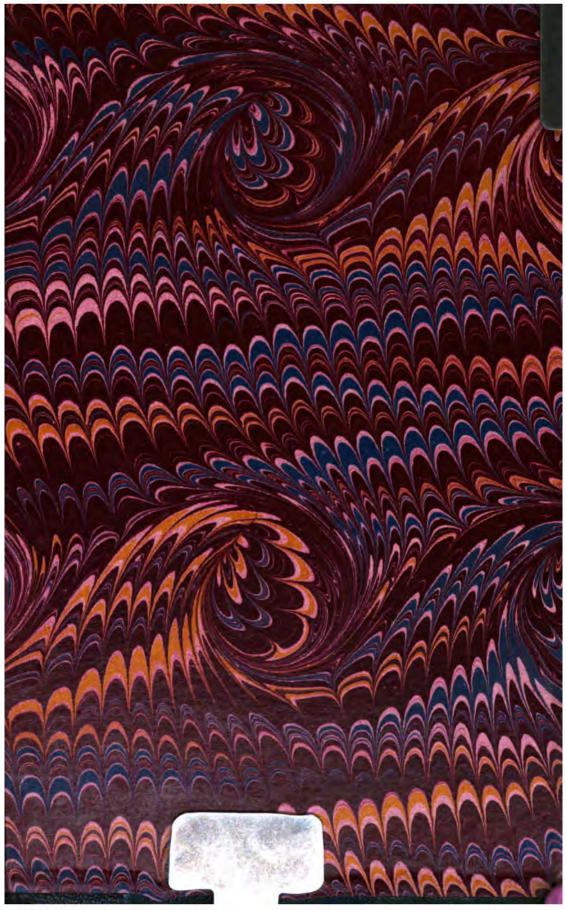

